papua benult. SHE THUSHID 50 TE POLYA 13/8 DY461 M1907r

Ml Bayomadermo 50 Bayomadermo B18 Dienzus mygoda Replient rocydagos 8/15 44 60

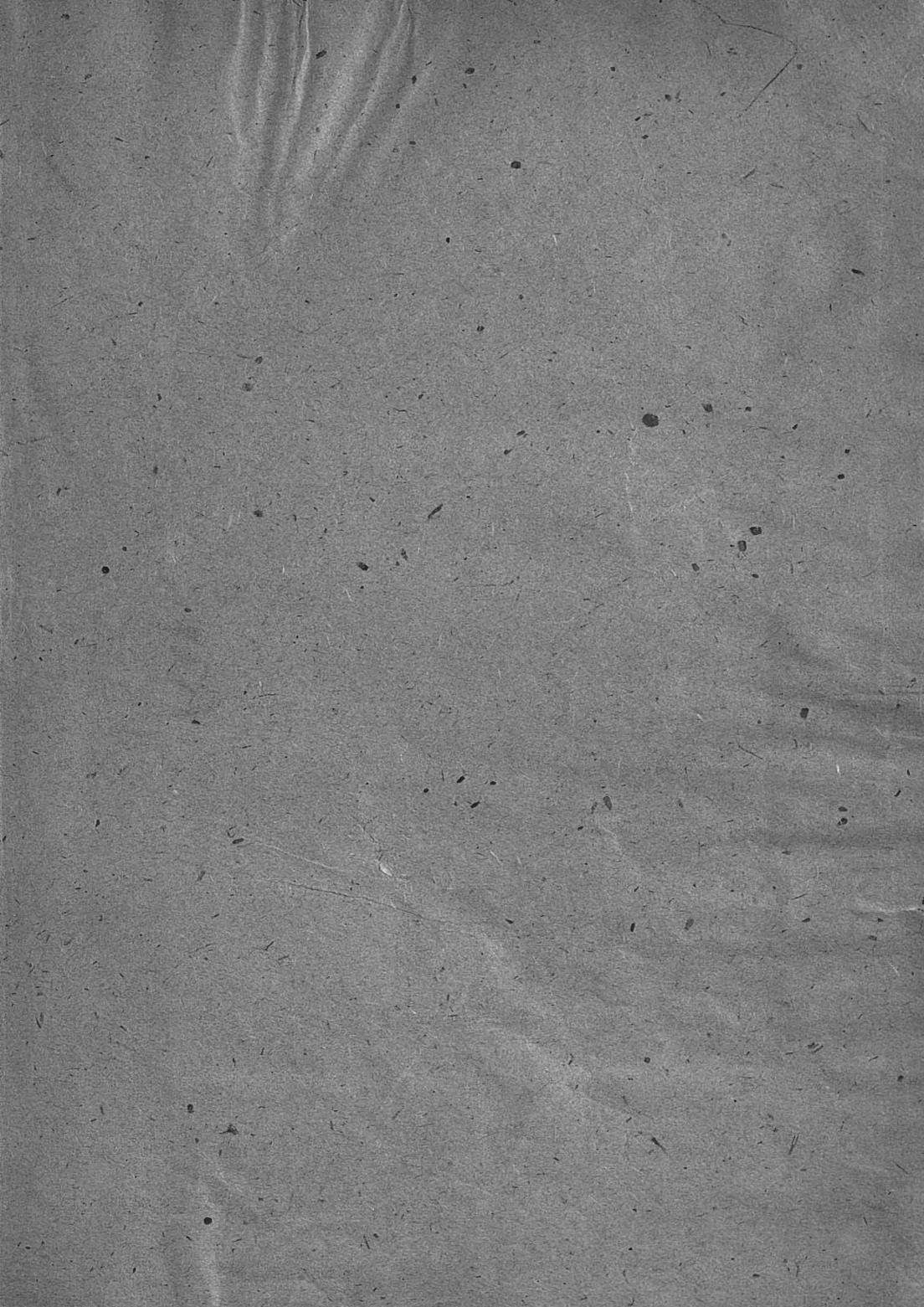

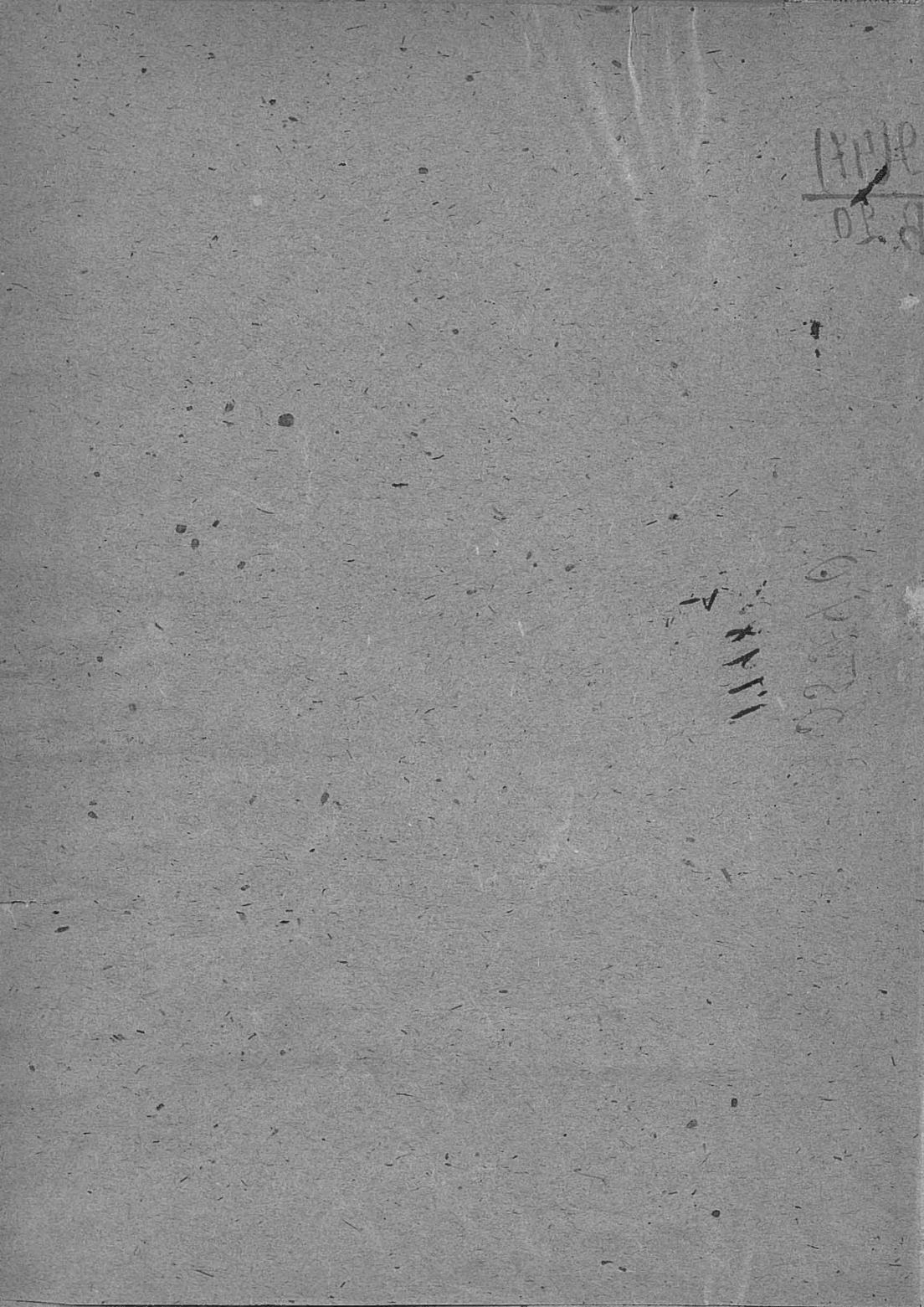



ЭМИЗНЬ и ТРУДЫ

первой

Государственной Думы.

Проверено 1937 г.



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свой домъ. МОСКВА. — 1907.

2-0Ws-



# Отъ автора.

Дума умерла, да здравствуетъ Дума!

Дума умерла... Учрежденіе, мыслями о которомъ жила и дышала великая страна, на которомъ было сосредоточено вниманіе всего міра, перестало существовать.

Пройдуть мѣсяцы, пронесется тяжелое время «междудумья», и Дума возродится для новой жизни.

Придуть опять люди, появятся новыя лица, и работа закипить снова.

Но исторія не забудеть перваго парламента, рожденнаго въ мукахъ истерзанной страны. Каковы бы ни были судьбы нашей родины, первая Дума не умреть въ памяти народа; ея работа впишется на страницы исторіи, и нѣть той силы, которая могла бы зачеркнуть или вырвать эту страницу.

Пройдуть годы, страсти улягутся, многое предстанеть въ иномъ свътъ подъ историческимъ угломъ зрънія, матеріалы, относящіеся ко времени перваго русскаго парламента, будуть собраны, систематизированы, связаны въ одно стройное историческое цълое. Но время для историческаго изслъдованія еще не наступило. Слишкомъ близка къ намъ первая Дума, слишкомъ свъжа ея утрата, и не историческій обзоръ является въ данную минуту нашей задачей, а рядъ систематизированныхъ очерковъ, посвященныхъ этому учрежденію, столь близкому, столь недавно утраченному, что оно рисуется воображенію еще полнымъ жизни, силъ, надеждъ и высокихъ стремленій.

Автору этой книги пришлось войти въ первую Думу въ день ея открытія, присутствовать на всёхъ, безъ исключенія, засёданіяхъ ея, наблюдать Думу и въ дни работы, и въ часы

отдыха, и въ минуты высокаго подъема, и въ минуты тяжелыхъ колебаній, познакомиться съ жизнью думскихъ кулуаровъ, близко узнать многихъ депутатовъ. Совокупность наблюденій даеть матеріаль для освъщенія истинной физіономіи Думы. Наблюденія эти печатались на страницахъ «Русскаго Слова». По техническимъ условіямъ приходилось въ то время многое опускать, сокращать, комкать. Теперь есть возможность восполнить эти очерки, связать между собой и систематизировать.

Авторъ брошюры задался двоякаго рода цѣлью: 1) не становясь на точку зрѣнія какой-либо опредѣленной партіи, дать рядъ очерковъ изъ жизни Думы, освѣтить наиболѣе яркіе моменты, очертить физіономію наиболѣе видныхъ парламентскихъ дѣятелей и 2) дать въ то же время настолько полный фактическій матеріалъ, чтобы онъ могъ, до извѣстной степени, замѣнить обширныя несистематизированныя стенограммы.

Весь матеріаль разбить на нісколько главь, представляющихь рядь сжатыхь очерковь, охватывающихь всю діятельность Думы и систематизированныхь по вопросамь, на разработкі которыхь останавливалась Дума.

Движеніе каждаго вопроса, каждаго законопроекта изложено въ хронологическомъ порядкѣ и прослѣжено отъ начала до конца, отъ момента возникновенія даннаго законопроекта или вопроса въ Думѣ до того момента, въ который данный вопросъ былъ застигнутъ роспускомъ Думы.

Можеть быть отмѣчена еще одна черта произведенной работы. Среди депутатовъ первой Государственной Думы автора особенно интересовали крестьяне—ихъ настроенія, взгляды и отношеніе къ различнымъ вопросамъ.

Итакъ, не протокольная, а живая Дума, Дума въ дъйствіи такова была задача; не исторія Думы, а изученіе фактическаго матеріала и рядъ наблюденій и впечатлівній, собранныхъ по мірь силь и умінія, въ виді матеріала для будущаго историка.

# Государственная Дума въ день открытія.

Миновали дни перваго русскаго парламента. Колесница исторіи совершаеть свой б'єгь, и минувшіе дни, какъ в'єхи, уходять въ даль.

Оглянемся назадъ и остановимся на недавнемъ прошломъ.

\* \*

Утро 27-го апръля.

Съ вечера 26-го апръля корреспондентамъ газетъ заявили, что билеты для входа въ Зимній дворецъ будутъ выдаваться утромъ 27-го въ бюро печати, помъщавшемся на Конногвардейскомъ бульваръ.

Но Конногвардейскій бульваръ для конногвардейцевъ, и уже съ 9-ти часовъ утра къ помѣщенію бюро «не пущаютъ»: ни справа, ни слѣва, ни спереди, ни сзади, и злополучные корреспонденты нѣкоторое время мечутся, такъ сказать, въ пространствѣ.

Но вотъ черезъ боковые улицы и переулки мы попали въ бюро.

Билетовъ нѣтъ и когда будутъ—неизвѣстно. Проходитъ часъ и два, а билетовъ все нѣтъ.

— Да вы бы пошли справились въ министерствъ, — обращаются къ корреспонденту одной изъ петербургскихъ газетъ.

— Съ удовольствіемъ, да въдь назадъ не попадешь!

Приходится считаться со справедливостью этого замѣчанія и ждать.

Передъ самыми окнами бюро строются ряды конногвардейцевъ въ киверахъ и бѣлыхъ мундирахъ. Музыка играеть, и намь начинаеть казаться, что... билетовъмы такъ и не получимъ.

Нѣкоторые настроены совсѣмъ пессимистически.

Но, наконецъ, принесли билеты.

Ихъ моментально расхватывають по рукамъ, и бюро быстро опустъло.

Извозчики съ синими пропусками, прикрѣпленными къ шапкамъ (пропуски были присланы вмѣстѣ съ билетами), мчатся къ Дворцовой площади мимо рядовъ публики, старающейся разглядѣть проѣзжающихъ черезъ головы полицейскихъ и хвосты жандармскихъ лошадей.

А вотъ и площадь передъ Зимнимъ дворцомъ.

Полиція, жандармы, гвардейцы, конные и цѣшіе, синіе, бѣлые, красные, желтые, оранжевые—всѣхъ цвѣтовъ спектра и... кучки «союза русскаго народа» съ какими-то значками на груди.

Великолѣпная картина,—какъ пишутъ въ офиціозахъ,—картина, которой, согласно церемоніалу, радуется яркое весеннее солнце.

Представителей печати впускають черезъ Малый Эрмитажный подъёздъ.

Здѣсь, въ передней, на столѣ, разложены наши фотографискія карточки, и какіе-то обязательные молодые люди сличають физіономіи входящихъ съ фотографіями.

Иногда по ихъ лицамъ пробѣгаетъ тѣнь сомнѣнія и недовѣрія.

Да это и понятно.

Для дворца потребовали сверхъ ранѣе представленныхъ еще по двѣ фотографическихъ карточки, которыхъ у большинства корреспондентовъ не оказалось, и мы наканунѣ ходили сниматься въ какую-то американскую электрическую моментальную фотографію. Физіономіи вышли у всѣхъ черныя, а глаза бѣлые, мигающіе и на выкатѣ.

Насъ набирается много, человѣкъ 70. Много иностранныхъ корреспондентовъ съ характерными, бритыми физіономіями.

Насъ довольно долго заставляють дожидаться въ передней. Воть привезли икону, передъ которой должно быть совершено молебствіе. Икону сопровождаеть діаконь и полковникь, но у полковника не оказывается именного пропуска, и дежурный дворцовый офицеръ, человъкъ молодой, въ высокомъ, остроконечномъ, скошенномъ сзади киверъ, отказывается его впустить.

- Но у меня ключи отъ святыни.
- -- Простите, но не могу!
- Я-Дмитріевъ, полковникъ.
- -- Имѣю честь знать васъ лично, по не могу...

Офицеры щелкають шпорами, въжливо другь съ другомъ раскланиваются, но младшій такъ и не ръшается впустить старшаго.

Появляется какой-то генераль, и носителя ключей отъ святыни, наконець, впускають.

Наконецъ, и насъ пригласили наверхъ. Мы поднимаемся по льстниць, быстро проносимся по амфиладь великольпныхъ комнать, вызывая неодобрительныя улыбки старой дворцовой прислуги въ золотыхъ кафтанахъ, усъянныхъ гербами, и попадаемъ на хоры троннаго Георгіевскаго зала.

Великольпный заль съ бълыми мраморными колоннами, съ

инкрустированнымъ поломъ и золоченымъ потолкомъ.

- Смотримъ внизъ. Тамъ еще пусто, и лишь время отъ времени

по залу проходять церемонійместеры и лакеи.

Вотъ начинаютъ появляться сановники и генералы. Залитые золотомъ мундиры, съ ключами пониже поясницы и безъ ключей, ленты голубыя, синія, красныя съ широкой и узкой каймой и совсемъ безъ каймы, звезды, ордена, блескъ и сіяніе.

Особенно выдъляются мундиры сенаторовъ. Вотъ, прихрамывая, медленной поступью проходить по залъ старичокъ-сенаторъ, маленькій, сутулый, съ небольшой съдой головой. нимъ другой, потолще, съ пергаментнымъ лицомъ, лишеннымъ усовъ, но окаймленнымъ бородой. Это-извъстные ученые, юристы, которыхъ не разъ приходилось видъть въ обыкновенной житейской обстановкъ, въ скромныхъ сюртукахъ, на канедръ.

И такъ странно выглядять эти почтенные ученые въ своихъ

бълыхъ панталонахъ и красныхъ мундирахъ!

Воть они подощли къ группъ другихъ старцевъ въ такихъ же яркихъ костюмахъ...

Правая сторона отъ трона наполнплась, и черезъ входныя двери узкой, черной лентой потянулись они, непривычные гости этихъ чертоговъ.

И стали лицомъ къ лицу.

Представители старой, сановной Руси во всемъ блескъ и сіянін своихъ мундировъ и регалій и люди новой Россіи, первые представители русскаго народа.

Согласно церемоніалу, новые люди стали по лювую сторону отъ трона.

Такого размѣщенія требоваль этикеть, но въ ту минуту казалось, что въ этомъ размѣщеніи есть болѣе глубокій смыслъ.

Начался церемоніаль Высочайшаго выхода.

Послѣ торжественнаго молебствія, Государь Императоръ взошель на тронъ и произнесь тронную рѣчь.

Приводимъ ее буквально:

«Всевышний Промысломь врученное Мив попеченіе о благв отечества побудило Меня призвать къ содъйствію въ законодательной работв выборныхъ оть народа.

Съ пламенной върой въ свътлое будущее Россіи, Я привътствую въ лицъ вашемъ тъхъ лучшихъ людей, которыхъ Я повельть возлюбленнымъ Монмъ подданнымъ выбрать отъ себя.

Трудная и сложная работа предстоить вамь. Върю, что любовь къ родинъ и горячее желаніе послужить ей воодушевять и силотять васъ.

Я же буду охранять непоколебимыми установленія, Мною дарованныя, съ твердой увъренностью, что вы отдадите всъ свои силы на самоотверженное служеніе отечеству для выясненія нуждъ столь близкаго Моему сердцу крестьянства, просвъщенія народа и развитія его благосостоянія, памятуя, что для духовнаго величія и благоденствія государства необходима не одна свобода,—необходимъ порядокъ на основъ права.

Да исполнится горячее Мое желаніе видѣть народъ Мой счастливымъ и передать Сыну Моему въ наслѣдіе государство крѣп-

кое, благоустроенное и просвъщенное.

Господь да благословить труды, предстоящіе Мив въ единеніи съ Государственнымъ Совътомъ и Государственной Думой, и да знаменуется день сей отнынв днемъ обновленія нравственнаго облика земли Русской, днемъ возрожденія ея лучшихъ силъ.

Приступите съ благоговѣніемъ къ работѣ, на которую Я васъ призваль, и оправдайте достойно довѣріе Царя и народа. Богъ въ помощь Мнѣ и вамъ».

Тронная рѣчь была встрѣчена громовымъ «ура».

Государь сошель съ трона, и шествіе, согласно церемоніалу, направилось къ выходу изъ зала подъ звуки гимна оркестра, разм'ященнаго на хорахъ.

По оставленін зала Высочайшими Особами всё поспёшили къ выходу, и золотые мундиры слились съ мужицкими армяками, старая Русь слилась съ новою въ одинъ потокъ. Государь Императоръ, слѣдуя къ выходу изъ троннаго зала, пристально всматривался въ лица депутатовъ. Сановники, согласно придворному этикету, склонялись.

Ряды депутатовъ неподвижно и безмолвно провожали гла-

зами Государя.

Изъ роскошныхъ палатъ Зимняго дворца представители народа

направились на мъсто своего высокаго служенія.

На улицахъ ихъ ждалъ народъ. Стиснутый полиціей и жандармами, онъ неудержимой лавой течетъ по пути слъдованія депутатовъ и привътствуетъ ихъ восторженными кликами. Тысячи рукъ тянутся къ избранникамъ народа. Шапки мелькаютъ въ воздухъ. Душа просилась на волю. Тысячи голосовъ слились въ одинъ кликъ: «Привътъ! Да здравствуетъ Дума! Слава избранникамъ народа!» А они, избранники народа, шли и вхали между его рядами, обнаживъ головы и отвъчая на привътствія. Но вотъ и Таврическій дворецъ. Толна совершенно запрудила улицу и, вытянувшись шпалерами, образовавъ изъ высоко поднятыхъ рукъ галлерею, пропускала народныхъ представителей. Они шли какъ бы подъ покровомъ и благословеніемъ народа. И повые крики со всъхъ сторонъ. Крики измученной души народной, мощные и властные—свободы и амнистіи!

Депутаты проходили съ обнаженными головами. Я никогда не забуду одного момента. Крестьянинъ-депутатъ, коренастый, сильный, съ большой черной бородой, вдругъ обратился къ своему спутнику, тоже депутату, и закричаль: --«Прохорь Степанычь, видаль ты этакое?!.» — Онъ не договориль, но лицо его сіяло такою радостью, какой мив никогда не приходилось встрвчать па лицахъ пожилыхъ крестьянъ... Да, это былъ день высокаго, могучаго подъема. Трудно и тяжело вспомнить о немъ теперь, въ наши черные, страшные дни... Такой радости, такого подъема придется ждать долго. Въра разрушена, и такіе моменты не скоро повторяются. На память сама собой напрашивается одна параллель. Въ исторіи Петербурга быль еще одинъ великій, свѣтлый день—5-го марта, день объявленія манифеста отъ 19-го февраля. Но этотъ день, по воспоминаніямъ современниковъ, прошелъ въ Петербургъ почти безслъдно въ смыслъ вижшинхъ проявленій. Историки того времени объясняють этоть факть «робостью, забитостью и неувфренностью народа, издавна привыкшаго быть объектомъ безцеремонной расправы со стороны начальства» (см.

Джаншієвь. «Эпоха великихь реформь»). Прошли десятки літь, народь продолжаль оставаться объектомъ всякаго рода расправь, но всесильный духъ времени сділаль свое могучее діло, и 27-го апріля быль уже другой народь. Это были ужъ не рабы, а граждане, встрінающіе своихъ избранниковъ...

Но воть и Таврическій дворець. Обширный, длинный, овальный аванзаль со своей двойной бѣлой колоннадой и чуднымъ, расписнымъ потолкомъ полонъ оживленною толпой повыхъ хо-

зяевъ. Идетъ торжественное молебствіе.

Въ 5 часовъ дня, послѣ окончанія молебствія, члены Думы собрались въ залѣ засѣданія. Полукруглый, сіяющій бронзой своихъ тяжелыхъ люстръ и свежей белизной стень, сверкающій новой, свътло-спреневой кожаной обивкой депутатскихъ мъстъ, людей, притекшихъ казалось, съ трудомъ вмѣстилъ этихъ на великое дёло со всёхъ концовъ земли русской. Депутаты занимають мѣста. Ложи полны бюрократической знати. Въ правой ложь отъ предсъдательской трибуны весь кабпнеть, съ Горемыкинымъ во главъ. На предсъдательской трибунъ появляется небольшого роста, седой какъ лунь, старикъ, въ блеске своихъ ленть и орденовъ. Это-статсъ-секретарь Фришъ, на котораго возложено поручение открыть первое засъдание Государственной Думы. Г. Фришъ произноситъ привътственную ръчь. Это первое слово, съ которымъ старый бюрократическій міръ обратился къ народнымъ представителямъ, и мы приводимъ эту ръчь цъликомъ.

«Исполняя волю Государя Императора, я счастливъ, что въ настоящій великій и торжественный для всей Россіи день миж предоставлена высокая честь привътствовать васъ, господъ избранниковъ русскаго народа, созванныхъ Монархомъ для предстоящихъ вамъ важныхъ п отвътственныхъ трудовъ на поприщъ совершенствованія и обновленія нашего законодательства. Вамъ, господа, предстоить историческая задача, и вы благостью всемилостивъйшаго Государя въ силу основного закона объ учрежденін Государственной Думы получили полную возможность работать и работать усиленно для установленія въ нашемъ дорогомъ отечествъ законности и устоевъ незыблемаго законопорядка. Вы призваны къ широкому участію въ законодательной дѣятельности, вамъ выпала счастливая доля работать въ полномъ свътъ публичности и гласности и при полной свободъ слова. Каждый шагъ, вами сдёланный по новому пути, каждая возникшая или высказанная среди васъ мысль немедленно сдёлается достояніемъ

всего народа, который при помощи печати будеть зорко слёдить за всёми вашими дёйствіями и начинаціями. Да воодушевить васъ Господь любовью къ русскому народу, дабы вы поняли сердцемъ вашимъ всё многообразныя нужды обширной нашей родины. Да просвётить Онъ васъ мудростью своею, дабы вы могли совмёстно съ Государственнымъ Совётомъ разрёшить всё законодательные вопросы, которые будутъ подлежать вашему раземотрёнію. Отъ всей души желаю вамъ, господа члены Думы, усиёшнаго веденія вашихъ сложныхъ трудовъ въ плодотворной дёятельности на пользу Россіи. Объявляю засёдапіе открытымъ и предлагаю господамъ членамъ Думы, на точномъ основаніи 34-й статьи учрежденія Думы, выслушать текстъ торжественнаго обёщанія членовъ Думы, подписать его и послё этого приступить къ избранію предсёдателя Думы».

Ръчь кончена, -- гробовое молчаніе.

Г. Фришъ предлагаетъ избрать предсъдателя Государственной Думы.

Депутаты опускають въ ящики записки. Начинается подсчеть. Пмена выставленныхъ на запискахъ кандидатовъ выкликаютъ.

«Муромцевъ... Муромцевъ... Муромцевъ...—только и слышится въ залъ. Пзръдка оглашается какое-нибудь другое имя, и потомъ опять: «Муромцевъ... Муромцевъ... Муромцевъ...» Муромцевъ получаетъ 426 голосовъ изъ 436—результатъ прямо поразительный.

Предсъдатель перваго русскаго парламента избранъ, и на возвышении появляется изящиая, величественная фигура г. Муромцева, облеченная во фракъ—костюмъ гражданина. Г. Фришъ пожимаетъ ему руку и уступаетъ предсъдательское мъсто. С. А. Муромцевъ, не отвъчая на ръчь г. Фриша, предоставляетъ слово П. И. Петрункевичу.

На каоедрѣ русскаго парламента впервые появляется ораторъ изъ числа избранниковъ народа. И его первое слово—объ амнистіи!

— Долгь обязываеть насъ, всёхъ здёсь собравшихся, нервое наше свободное слово посвятить тёмъ, кто своими страданіями, своею неволею, своими годами тюремныхъ сидёній проложилъ намъ путь къ свободё. Наше первое слово о пихъ, о борцахъ за свободу, о мученикахъ за нее. Мы требуемъ амнистіи для нихъ.

Къ намъ, избранинкамъ народной воли и первымъ охранителямъ ея, тяпутся изъ тюремъ, изъ каторги, изъ сибирскихъ изгнаній тысячи рукъ и требують: — Амнистін, амнистін! Вы—тамъ, въ пародной Думѣ, цѣною пашей борьбы и пашихъ страданій. Помните насъ.

Мы помнимъ ихъ. Мы не можемъ, не смъемъ, пе должны ихъ

забыть. И мы говоримъ:

— Амнистія!

— Амнистія всёмъ борцамъ и мученикамъ за свободу!

Послѣ, въ отвѣтъ на тронную рѣчь, мы особо будемъ говорить объ амнистіи, но и сейчасъ, въ своемъ первомъ словѣ въ первомъ засѣданіи народной Думы, мы говоримъ:

— Амнистія!

Рѣчь Петрункевича покрывается бурными аплодисментами. Онъ покидаетъ каеедру. Только послѣ этого С. А. Муромцевъ обращается къ собранію съ привѣтственнымъ словомъ.

— Благодарю за высокую честь избранія, но теперь, конечно, не время для личныхь благодарностей. Предстоить великое дёло. Воля народа впервые получила возможность дёятельно участвовать въ законодательномъ устроеніи Россіи. Впереди великій подвить. Дай Богь, чтобы у членовъ Думы хватило силъ. Мы будемъ работать. Наша задача: во-первыхъ, подобающее уваженіе къ прерогативамъ конституціоннаго Монарха.

Залъ дрогнуль отъ аплодисментовъ: завѣтныя слова произнесены передъ лицомъ всего міра съ трибуны перваго русскаго пар-

ламента:

Г. Муромцевъ продолжаеть:

— Во-вторыхъ, осуществление правъ; вытекающихъ изъ са-

мой природы народнаго представительства.

Первый акть великаго дёла закончень. Въ двухъ фразахъ намъчены лозунги, которые должны были лечь въ основу предстоящей дъятельности первой Государственной Думы.

Намъчается время слъдующаго собранія.

Въ виду того, что вновь избранный предсъдатель обязанъ явиться къ Государю, второе засъданіе Думы назначено на субботу: въ пятинцу предсъдатель народнаго собранія представляется Государю.

Засъдание закрыто.

Депутаты волной хлынули изъ Таврическаго дворца

Ихъ ждали толны восторженно настроеннаго народа. Снова привътствія, клики, несмолкаемое «ура», восторженныя, исполненныя энтузіазма, ръчи среди мостовой, передъ народною толной—эта яркая радость и незабвенный подъемъ великаго историческаго дня.

Свершилось! Россійская имперія вступила въ среду конститу-

ціонныхъ государствъ.

Въ тѣ дни кипѣла жизнь, тогда рождались надежды, смѣлыя мысли, свободное слово, чуялась великая мощь тѣхъ незримыхъ милліоновъ людей, которые стояли за этими немногими избранными.

### · II.

## Амнистіи, амнистіи!

Минулъ день открытія, прошелъ слѣдующій день, въ который С. А. Муромцевъ являлся съ докладомъ къ Государю Пмператору объ открытін Думы, и 29-го апрѣля, въ 11 час. 30 мпп., Государственная Дума приступила къ очереднымъ своимъ дѣламъ. Частъ дня посвящена дебатамъ о выборахъ президіума Думы. Дума сознаетъ великую важность предстоящихъ ей задачъ и прилагаетъ всѣ усилія, чтобы сократить формальную процедуру. Къ половинѣ дня уже были извѣстны результаты выборовъ.

Оказались избранными: товарищами предсъдателя: ки, П. Д. Долгоруковъ (382 изб.), проф. Н. А. Гредескуль (372), секретаремъ—кн. Д. П. Шаховской (380), помощниками секретаря: Г. Н. Шапошниковъ (385), Ө. Ө. Кокошкинъ (374,) С. М. Рыжковъ (368), Г. Ф. Шершеневичъ (362) и Ш. А. Понятовскій (330). Президіумъ избранъ. Предсъдатель обращается къ собранію: Ө. П. Родичевымъ внесено предложеніе, которое гласитъ

слъдующее:

— Предлагаю членамъ Государственной Думы, во-первыхъ, обратиться къ Его Императорскому Величеству Государю Императору со всеподданнъйшимъ адресомъ въ отвътъ на тронную ръчь; во-вторыхъ, избрать комиссію изъ 33-хъ лицъ для составленія адреса; въ-третьихъ, не предръшая вопроса о содержаніи адреса, возложить на обязанность комиссіи включить въ адресъ заявленіе о безусловной необходимости нынъ же объявить полную амнистію (аплодисменты) по вставъ дъламъ религіознымъ, аграрнымъ и политическимъ, разумъя подъ послъдними вставренія и проступки, вытекающіе изъ политическихъ побужденій. Я спрашиваю Государственную Думу, желаетъ-ли она, чтобы на первую очередь было поставлено предложеніе Родичева? Когда угодно приступить къ его обсужденію? Сегодия же?

Дума ждала этого предложенія. Еще когда въ началѣ засѣдація предсѣдатель читалъ привѣтствіе, присланное групной заключенныхъ, залъ потрясся отъ кликовъ: «Ампистія, амнистія»!

И предложение Родичева было встръчено взрывомъ единодушныхъ аплодисментовъ. Дума потребовала его немедленнаго обсуждения:

На канедръ появляется г. Родичевъ.

— Господа, предложение, которое я внесъ, не партійно, это дъло не одной партіи, это дъло всенародное, дъло великое, дъло національное. Партій въ этомъ великомъ дъль не должно быть. Не судьбы закона мы теперь решаемъ. Аминстія, помилованіе-прерогативы Монарха, и наше заявленіе есть заявленіе всего страдающаго народа, обращенное къ Монарху. То слово, которое мы должны сказать, не истекаеть изъ нашего желанія: это мольбы, требованія и желанія всего русскаго народа, и слава Богу, что есть еще время высказывать желанія. Во время избирательной кампаніи всюду высказывалось одно желаніе, раздавалось одно слово: «Амнистія». И это требованіе всего народа, не только потерпъвшихъ, не только близкихъ пмъ. За это ужасное время пострадали не всѣ, по всѣ рѣшительно претеритли отъ кровавыхъ событій, истомившихъ родину. Теперь ужъ кровь не такъ часто льется, но еще въ апрълъ было 99 смертныхъ казней, и это въ странѣ, которая гордилась отсутствіемъ смертной казни, о чемъ намъ твердили съ учительской канедры. Будемъ же требовать измёненія этихъ условій, потребуемъ созданія такихъ условій существованія, при которыхъ быль бы возможень миръ, была бы возможна созидательная работа. Здёсь, гдё мы собрались по волё пославшаго насъ народа. эти кровавые призраки витають въ этомъ заль, и ихъ нужно убрать, чтобы мы были въ состояніи работать. (Тромъ рукоплесканій). Если кто думаеть, что аминстія явится санкціей преступленія, тоть глубоко заблуждается. Но, въдь, помплованные, они не перестануть совершать преступленій, -- возражають противники амнистіи. Неправда. Казни и расправы—вотъ рождаеть преступленія. Если вы дъйствительно желаете упичтожить преступленія, возьмите на себя починъ и требуйте всепрощенія: вы совершите актъ высшей политической мудрости. Когда вся страна тренещеть въ порывъ обновленія, не портите радости народной скупостью, ограниченіями, торгомъ. Дайте милость шпроко: забудьте вину многихъ, и вамъ забудутъ многое. Не совершайте ошибки, роковой ошибки 21-го октября. Чтобы

воскреснуть вновь, вы должны требовать всепрощенія, и именно теперь наступиль редкій моменть для власти. Верховная власть, въ сущности, теперь въ счастливомъ положенін: исторія сама дается въ рукц, и нужно только не отталкивать раскрытую душу народа, какъ отталкивали ее много разъ. Новое оскорбление будетъ тяжелье тыхь, которыя вызвали глубокую ненависть, охватившую теперь всю страну. Будемъ единодушны. Спорить не будемъ о границахъ милости: амнистія должна быть всеобщая, безо всякихъ ограниченій, за всё преступленія, мотивомъ которыхъ служило заблужденіе. Ампистію для всёхъ. Противъ людей, которые жертвують своей жизнью изъ-за идеи, итть казии: наказать ихъ можно только прощеніемъ. Если можно, прошу васъ ръшить этотъ вопросъ единогласно RMII родины, во имя любви. B0

Громъ аплодисментовъ покрываетъ слова оратора.

На каседру всходить Аникинъ.

— Вы слышали, господа, блестящую річь, горячій призывъ къ милости. Я не такъ буду говорить. Я буду говорить не о милости, а о справедливости. О. П. Родичевъ говорилъ о необходимости простить заблуждающихся, я же скажу: необходимо освободить невинныхъ. Да, десятки тысячъ невинныхъ людей, схваченныхъ на улицахъ, разлученныхъ съ близкими, упрятаны въ тюрьмы, гдъ они умирають, гдь они испытывають ужасы, гдь они разбивають себъ головы о стъны. Господа! Я взываю къ справедливости: не должно быть неправды. Десятки тысячъ крестьянъ сидятъ въ тюрьмъ, гдъ ихъ содержать хуже каторжниковъ: кормятъ ужасно, оскорбляють, мучать, во имя чего,-неизвъстно. Этихъ крестьянь называють грабителями. Но развъ это преступники? Это изголодавшійся темный народь, лишенный возможности и самъ сказать и выслушать разумное, сознательное слово. Нельзя судить крестьянство: я требую справедливости къ аграрникамъ. Какъ крестьянинъ, могу сказать, что этой болью больетъ все русское крестьянство и требуеть свободы, какъ акта справедливости.

Апикина смъняеть Аладыинъ.

— Господа! Не о всепрощеніи, не о справедливости намірень я говорить: я обращаюсь не къ вамъ, среди которыхъ, я увірень, не найдется ни одного, кто осмілился бы даже подумать, что можно пе дать амнистіи или что ее можно ограничить. Я обращаюсь къ тімъ, которые должны знать, съ кімъ они иміноть діло:

Ораторъ гиввно ударяеть кулакомъ по каседръ.

Вызовъ брошенъ. Но аудиторія такъ еще полна въры и падежды, что ръзкій тонъ оратора вызываетъ взрывъ протеста. Крики: «Не надо, довольно!»

Аладынъ нъсколько смущенъ и сокращаетъ свою ръчь.

— Я обращаюсь къ тъмъ, кто можетъ; обращаюсь съ простыми, ясными словами: пощадите родину, возьмите дъло въ свои руки и не заставляйте насъ взять его въ свои собственныя руки.

Последнія слова покрываются аплодисментами.

Слово предоставляется Жилкину.

— Мнъ стыдно говорить здъсь объ амнистіи; много пужды, миого страданій и ужасовъ въ нашей странь: крестьяне, мъщане, рабочіе, иптеллигенція, вся Россія измучилась, по говоритъ только объ амнистін-это вездѣ и у всѣхъ на первомъ планѣ. II мы, народные представители, не можемъ не сказать этого слова, которое намъ приказали выразить, какъ требованіе, а не какъ просьбу. Я мирный человъкъ, и могу дъйствовать только мирными путями, но чувствую, что время просьбъ прошло, народъ требуеть и ждеть. Зачёмъ мы обращаемся другь къ другу, когда для насъ ясно, что мы должны псполнить волю народа: пусть народъ узнаетъ, что первое слово, которое мы сказали, было то 🗝 🖰 слово, которое онъ же намъ наказалъ, и это будетъ прекрасный залогь нашего будущаго. Народъ будеть увърень, что мы скажемъ и остальныя слова. Мы медлимь, мы мучимся въ нашей медлительности, мы хотимъ планомфрио провести нашъ планъ, наши требованія; но если мы ничего не достигнемъ, мы должны будемъ уйти, стать въ сторонѣ, и народъ самъ станетъ лицомъ къ лицу съ тъми, кто не удовлетворилъ его требованій.

Такимъ образомъ, въ первый же день парламентской работы, по важному и больному вопросу пришлось высказаться, одному за другимъ, тремъ лидерамъ, тремъ руководителямъ «трудовой» группы, которой суждено было сыграть столь видную роль въ жизни

нашего перваго парламента.

И въ первыхъ же рѣчахъ сказывалась разница въ темпераментахъ этихъ трехъ людей: сказался Аникинъ, съ его глубокимъ пониманіемъ мужицкаго горя, глубокій и серьезный Жилкинъ, и рѣзкій, вызывающій Аладынъ. Послѣ лидеровъ говорилъ еще рядъ ораторовъ.

Приводимъ in extenso наиболъе яркія ръчи.

Говорили, главнымъ образомъ, представители рабочаго, трудового класса.

Говориль Ершовъ:

отъ рабочиуъ позвольте миѣ сказать

— Какъ депутату отъ рабочихъ, позвольте мив сказать свое мивніе.

Въ недалекомъ будущемъ, наступаетъ нервое мая, и я желалъ бы, чтобы этотъ день прошелъ какъ истипиый національный праздникъ. Не откладывайте, господа, святое діло ампистін въ долгій ящикъ. Вы должны его скорье рышить. Поддержите въру въ пролетаріать, въру въ то, что вы—истипные народные представители, и васъ поддержить народъ, поддержить и прозлетаріатъ.

Его смёняеть Овчинниковъ.

— Тоспода! Мой долгь, какъ крестьянина Курской губериін, сказать о сотняхъ монхъ братьевъ, которые до сихъ поръ томятся въ тюрьмахъ. Крестьянство боролось за свободу и землю, и дало мит наказъ добыть и то, и другое. Война, повидимому, прекратилась, мы, кажется, паканунт серьезнаго перемирія. Возвратите же нашихъ заложниковъ, пусть они вой-

тутъ въ свои семьи, нусть борцы будуть на свободъ.

— Милосердіе или справедливость,—говорить слѣдующій ораторь, г. Сѣдельниковь, представитель уральскихь казаковь.—Просить или требовать? Нѣть, въ данномъ случаѣ это необходимость. Преступленія, совершенныя народомь, не его преступленія,—его привела къ нимъ исторія. Весь нашъ старый строй, роскошь столиць и городовь, брильянты и палаты,—все добывается потомъ и кровью темнаго народа. Онъ уже просыпается и пойметь все. Необходимо во-время сдѣлать шагъ. Говорять о перемирін... Да изъ-за такой цѣли и хлонотать нечего: памъ нуженъ миръ, и долженъ быть миръ...

Кратко и ярко говорить рабочій Рукавишниковъ.

— Выпустите мучениковъ, помните: мы сюда пришли по трупамъ!

Слова просить г. Гредескуль. Въ своей рѣчи онъ отчасти резюмируеть то, что было сказано по поводу аминстін и старается

примирить различныя точки зранія.

— Тоспода! Повидимому, собрание старалссы выработать истипную мотивировку аминстии, хотя мотивировка была самая разнообразная. Я могу сказать, что теперь это дёло не всепрощения, не справедливости, не необходимости, а дёло отчаяния, если хотите. Аладынны болёе всёхы правы. Можеть-быть, слишкомы рёзка его форма, можеть-быть, оны не сумёлы найти надлежащую форму, но вникните глубже, и вы убёдитесь, что его миёние самое справедливое. Да, господа, если не послёдуеть освобождения

Жизнь и труды 1-й Государств. Думы.

историческая

библиотека

5777447

въ порядкъ справедливости, то опо послъдуеть въ порядкъ отчаяния. Форма Аладына пеудобная, — это форма вызова, а паше положение слишкомъ серьезно, чтобы мы могли дълать вызовы и прибъгать къ угрозамъ. (Единодушное одобрение). Нужна правда, пастоящая правда. Кому нужно пынъшнее положение? Ничтожной кучкъ людей, а не Монарху. Положение парода таково, что опъ пли долженъ добиться освобождения, или долженъ погнбнуть. Миъ кажется, что онъ непобъдимъ. Но если возникнетъ новое столкновение, развъ у насъ есть увърепность, что побъдить не грубая физическая сила? Господа, необходимо единогласие. Если даже облечь это святое дъло въ форму просьбы, я и тогда присоединю свой голосъ, и думаю, что такъ долженъ поступить всякій изъ насъ.

Деп. Галецкій предлагаеть закрыть пренія.

На голосование ставится предложение Родичева.

Оно принято единогласно.

Заль оглащается бурными аплодисментами. Всъ стоятъ.

Родичевъ просить закончить засъданіе, чтобы разойтись подъ прекраснымъ впечатлініемъ соділяннаго..

Засъдание закрыто.

Но въ следующемъ заседании пренія объ амиистіи возгораются съ новой силой въ связи съ вопросомъ о выборахъ компссіи для составленія ответа на тронную речь.

Всв сознають громадную важность этого момента, и въ ку-

луарахъ царитъ необычайное оживленіе.

Что должно быть поставлено на первомъ планѣ—амнистія, земля и воля? Вотъ три великихъ вопроса, которыхъ долженъ коспуться отвѣтъ на тронную рѣчь. Объ амнистіи спора нѣтъ, о ней должна итти рѣчь впереди всѣхъ вопросовъ.

— Что ужъ говорить,—слышится въ групиѣ крестьянъ-депутатовъ.—Довольно. Поглумились всласть! Пора кончить. Это

первое дъло.

Но относительно другихъ двухъ вопросовъ между собесъдниками

возникаетъ споръ.

— Впередъ надо о землѣ, — говоритъ приземистый крестьянииъ съ большой черной бородой и съ пробивающейся сѣдиной въ головѣ. — Потому въ деревиѣ скажутъ: уѣхали, молъ, по десяти цѣлковыхъ получаете, а дѣла не дѣлаете.

- Что жъ они думають?—возражаеть депутать помоложе.— 27-го собрались, а 28-го имъ отвъть подать. Бери, получай, моль, землю. Нъть, первое дъло—свобода, потому что безъ свободы и землю отобрать назадъ не долго.
- Нѣтъ, впередъ всего о землѣ надо сказать, вмѣшпвается третій депутатъ-крестьянинъ, представитель отъ Екатеринославской губ. А то крестьяне сами пойдутъ, и тюрьмы снова наполнятся.

Звонокъ призываеть въ залъ засъданія.

Снова начинается рѣчь объ аминстін. Принциніально вопросъ рѣшенъ, и рѣшенъ единогласно, но нѣкоторые жаждутъ скорѣйшаго осуществленія народныхъ желаній и предлагаютъ мѣры къ ускоренію дѣла.

Воть рабочій-депутать Чурюковь предлагаеть послать немедленно телеграмму Государю съ указаніемъ на необходимость аминстіп и пріостановки смертныхъ казней. Крестьянинъ Корнильевъ предлагаеть послать депутацію.

Выдълять-ли или не выдълять вопроса объ амиистін-вотъ

къ чему сводится споръ ораторовъ.

Проф. Шершеневичь полагаеть, что вопроса выдёлять нельзя. Отвёть на тронную рёчь должень коснуться всёхь насущныхь нуждь переживаемаго момента, и изъ-за одной амнистіи не слёдуеть вступать въ конфликть съ правительствомъ. Надо сказать ему обо всёхъ нуждахъ, чтобы не раздалось упрека, что избранники народа рано бросили работу.

На каоедръ появляется ксендзъ Трасунъ. Онъ призываеть къ спокойствію. Спокойный тонъ покажеть, что за нами сила. Онъ требуеть включить въ отвъть требованіе объ отозваніи кара-

тельныхъ отрядовъ и снятіи военнаго положенія.

Происходить характерный инциденть. Слово «требовать» рѣжеть ухо предсъдателя.

— Я прошу не употреблять этого слова.

— Почему?—раздаются десятки протестующихъ голосовъ.

«Просить», «требовать», — борются между собой возгласы справа и слѣва. Но крикъ «требовать» побѣждаетъ и покрывается громомъ аплодисментовъ.

Ксендза смѣняетъ Савельевъ, представитель рабочихъ г. Москвы. Онъ въ сапогахъ и въ синей блузѣ, п его фигура рѣзко выдѣляется на высокой каоедрѣ. Онъ говоритъ отъ имени рабочихъ о приближающемся праздникѣ рабочато люда. Опъ говоритъ, что, несмотря ни на какія «вывѣски» градоначальниковъ, первое

мая будеть отпраздновано рабочими. И аминстія пужна немедленно, пбо пначе прольется кровь: Будуть жертвы.

Проф. Гредескуль, уже показавшій, что онь умѣеть примирять крайнія теченія съ настроеніемь спокойнаго большинства, вносить примирительную ноту. Онь вѣрить въ могучую силу народа. Онь вѣрить въ то, что тоть возьметь свое, но тѣмъ, кто вступаеть съ нимъ во вражду, надо дать нѣсколько дией для выработки желательнаго отвѣта.

Старикъ гр. Гейденъ, не желающій считаться съ настроеніемъ аудиторіи, говоритъ, что надо просить, просить и ждать, ждать и върить, что дадутъ. Жидкіе анлодисменты нъсколькихъ денутатовъ на правыхъ скамьяхъ были отвътомъ на его ръчь.

Г. Кокошкинъ предостерегаетъ налату, чтобы она не роняла своего авторитета и не дѣлала нервно-торопливыхъ усилій, чтобы повторять въ третій и четвертый разъ то, о чемъ уже высказались единогласно:

Слова просить г. Жилкинъ.

— Товарищи рабочіе! Товарищи крестьяне!—въ первый разъраздается въ русскомъ парламентъ и вызываетъ громъ аплодисментовъ на явыхъ скамьяхъ. И онъ призываетъ къ спокойствію.—Мы меньше всего боимся конфликта, по надо вступнть вънего въ тотъ моментъ, когда вся крестьянская и рабочая Русь будетъ за насъ.

Вопросъ, видимо, исчернанъ. Палата сознаетъ, что, несмотря на иламенное желаніе ускорить рѣшеніе вопроса объ ампистін, иѣтъ возможности избѣжать нѣкотораго замедленія, нѣтъ средствъ.

Предсъдатель предлагаеть прекратить пренія по этому вопросу. Тогда Максимъ Ковалевскій предлагаеть новое средство ускорить ръшеніе набольшаго, жгучаго вопроса—просить предсъдателя явиться къ Царю и передать Ему голось измученной родины.

Обсуждение предложения Ковалевскаго откладывается на нъкоторое время, и Дума приступаеть къ выборамъ 33-хъ членовъ
комиссіи. Подавшіе свои записки члены покидаютъ залъ, и кулуары постепенно наполняются. Здёсь и тамъ кучки оживленно
бесъдующихъ депутатовъ. Особенно привлекаютъ вниманіе групны крестьянъ; молчаливые въ первые дни, когда опи не усиъли
оріентироваться въ совершенно повой, непривычной обстановкъ, опи становятся общительнъе и ръшительнъе, громко и свободно высказываютъ свои мысли.

О чемъ говорять? Конечно, о вопросахъ, которые, такъ сказать, висять въ воздухѣ: о землѣ, о свободѣ, объ аминстін. Кулуары являются отраженіемъ царящаго въ залѣ засѣданій Думы. Даже болѣе того: въ кулуарахъ можно подмѣтить иѣкоторыя черты того настроенія, которое, сидя въ залѣ, приходится только угадывать.

Вотъ, напримъръ, группа крестьянь оживленно бесъдуеть объ аминстін. Въ замъчаніяхъ и репликахъ слышится, что въ этихъ людяхъ еще велика въра въ отзывчивость верховной власти и въ

желаніе итти мирнымъ путемъ.

— Надо спачала *просить*,—говорить одинь изь бесёдующихь крестьянь.—Только мы должны просить, какъ честные люди, а не то, чтобы съ кулаками да съ угрозами. Ежели, къ примъру, человъкъ на возу ъдеть, а я прошу его подвезти, такъ не стану я на него кулаками махать...

— Вѣрно,—подхватываетъ собесѣдникъ,—надо погодить. А то рабочіе ужъ больно грозятся да приступають. А что жъ выйдеть?.. Опять бюрократы намъ на шею сядуть. Имъ же на

пользу это пойдеть.

— Отчего не погодить, —вмёшивается въ разговоръ подошедшій крестьяцинъ пожилыхъ лётъ. —Ждали мы время—подождемъ и часы. Только вотъ тё, кто послалъ насъ, станутъ-ли ждать.

Воть другая группа. Въ ней выдъляется коренастая фигура малоросса въ сърой свиткъ.

— II сколько народу попало у насъ у тюрьмы. У насъ вотъ странинка на дорогъ убили, такъ и суду не було, а якъ чоловікъ хоче другимъ світь показать, такъ его заразъ хватаютъ...

Звонокъ предсъдателя призываеть всъхъ въ залъ.

Оглашается списокъ избранныхъ членовъ въ комиссію, которая должна составить отвътъ на тропную ръчь. Списокъ составленъ очень удачно: всъ парламентскія группы, поскольку онъ уснъли обрисоваться, провели въ комиссію своихъ представителей.

Палата переходить къ обсужденію предложенія М. Ковалевскаго.

Когда предложеніе было выдвинуто, оно было встрѣчено аплодисментами многихъ скамей. Мысль, высказанная М. Ковалевскимъ, казалась многимъ правильной. Но Е. Щепкину удалось выяснить песостоятельность предложенія М. Ковалевскаго.

— Я долженъ говорить противъ предложенія проф. Ковалевскаго, — начинаетъ г. Щенкинъ. — По мосму глубокому убъждению, мы должны стремиться установить искрениія отношенія между нами и верховной властью. Мы должны, прежде всего, внолив искренно п ясно сказать, почему мы просимь объ амнистін. Пеужели мы просимъ аминстін только потому, что считаемъ день открытія Думы торжественнымъ праздинкомъ? Мы просимъ не простой милости для уголовныхъ преступниковъ, мы просимъ только принципіально. Мы просимъ ампистіп, прежде всего, потому, что мы не считаемъ болбе такъ-называемыхъ политическихъ преступниковъ преступниками. Ихъ обвиняють въ томъ, что они стремплись ниспровергнуть существующій строй, призывали, будто бы, къ вооруженному возстанію. По этоть строй болье не существуеть. (Аплодисменты). Мы не можемъ считать преступниками борцовъ противъ строя, фактически инспровергнутаго. Мы не можемъ точно такъ же не просить ампистіи принципіально, потому что мы нравственно раздёляемь, въ извёстной степени, отвётственность этихъ людей, заключенныхъ и ссыльныхъ. Каждый изъ насъ въ той или пиой мфрф, въ той или иной формф принималь участіе въ этой борьбь, и если наши единомышленники понали въ тюрьму или ссылку, мы же понали въ Государственную Думу, то мы этимъ обязаны, главнымъ образомъ, случайности. Правда, мы не раздъляемъ программы революціонныхъ партій, мы идемъ своимъ собственнымъ, самостоятельнымъ путемъ, тъмъ не менъе, мы нравственно солидарны съ ними, мы связаны со всеми демократическими партіями четырехчленной формулой. Мысли революціонеровъ мы не считаемъ преступными. Предложеніе профессора Ковалевскаго грозить затемпить смысль амнистін. Прежде всего, г. Ковалевскій исходить изъ другой точки зрънія. Для насъ личность Монарха является безотвътственной, но тронная рѣчь связана съ отвътственностью министровъ.. Если бы министры были не согласны съ тронною рачью, опи вышли бы въ отставку. Нашъ отвътъ на тронную рѣчь-не личное обращение къ сердцу Монарха, это-программа, которую мы готовимъ для каждаго момента. Предложение профессора Ковалевскаго совершенно яснос-юридически конституціонное отпошеніе замёнить туманнымь, мистичнымь, таинственнымь обращеніемь Думы. Между верховною властью и народомъ мы являемся электрическими проводами. Если бы Дума была направленія исключительно консервативнаго и реакціоннаго, она также могла быпросить въ этомъ смыслъ амнистіи.

Мы ближе къ тъмъ, которыхъ карали наши тюремщики. Если наша задача встрътить препятствія, то зачъмъ намъ было бы освобождать заключенныхъ изъ тюремъ. Неужели для того, чтобы готовить мъсто для новыхъ заключенныхъ и, можетъ-быть, для насъ самихъ. Не будемъ обманывать верховной власти, прикрывая все значеніе нашихъ задачъ слащавой улыбкой нашихъ изстрадавщихся лицъ.

Щепкинъ освътня обсуждаемый вопросъ такъ ярко, что посят 2—3-хъ замъчаній сятующихъ ораторовъ Дума подавляющимъ

большинствомъ отвергаетъ предложение Ковалевскаго.

Русскій парламенть не просить милости, подачки. Онь говорить со своимъ Монархомъ языкомъ свободныхъ людей, сознающихъ свое значеніе и достопиство.

Нельзя не признать, что Государственная Дума, такъ ярко выдвинувъ и такъ всестороние освътивъ вопросъ объ аминстін, сдълала большое дъло.

Одни говорили объ амнистіи во имя прощенія, другіе—во имя забвенія, третьи—во имя необходимости, а представители земли сказали всѣхъ сильнѣе: опи потребовали амнистіи во имя справедливости.

Выли разпоръчія относительно того, въ какую форму должно вылиться указаніс на необходимость ампистіи.

Просить, — говорили «кадеты».

Почтительнъйше просить и ждать, — вкрадчиво присовокупляли: «октябристы».

Требовать, — опредъленно и твердо сказали крестьяне и рабочіе. Одни называли людей, претерпъвшихъ за политическіе убъжденія, «заблудшими во имя любви».

Другіе называли ихъ «борцами».

А представители рабочей Россіп устами депутата Рукавишни-

кова нарекли ихъ «мучениками».

Всь оттынки настроеній, царящихь въ Думь, сказались въ рычахь ораторовь, смынявшихь другь друга, по въ русскомъ парламенты не нашлось ни одного человтька, который бы подаль голосъ противы амнистіи.

Это фактъ большой исторической важности.

Дума потребовала ампистін принципіальной.

Она познала свое достоинство и не стала «со слащавой улыбкой» на лицъ просить подачки.

Парламентъ попялъ истипное значение ампистии.

Намъ вспоминаются слова, приведенныя депутатомъ Овчин-

никовымъ, представителемъ крестьянъ Курской губ.

Товоря о необходимости аминстін для борцовъ за землю и волю, онъ прочель одну строчку изъ инсьма крестьянина, находящагося въ тюрьмъ.

Арестованные крестьяне просять «развязать ихъ съ цар-

ствомъ конца».

«Царство конца»—какія яркія слова, сколько въ нихъ силы и смысла!

. Они опредъляють все значение переходнаго момента великаго перелома.

«Царство конца» передъ пачаломъ новой жизни!

И тѣ, къ кому были обращены эти слова, поняли свою задачу. Несомнѣнно, что эта разработка принципіальной стороны вопроса объ ампистіи составляєть крупную историческую заслугу нашего народнаго представительства.

Отвъть власти на этоть вопрось въ значительной степени опредълиль характерь дальнъйшей дъятельности Государствен-

ной Думы.

### III.

## Отвътъ Государственней Думы на тронную ръчь.

Обсужденіе отвъта на тропную ръчь—критическій моменть въ жизни Государственной Думы. Русскій парламенть, посылая свой отвъть, получаеть возможность впервые стать лицомъ къ лицу съ Монархомъ и повъдать отъ имени народа о великихъ задачахъ, разръшенія которыхъ требуетъ истерзанная страна. Дума сознаеть это. Сознаеть, что она должна сдълать ръшительный, безповоротный шагъ, послъ котораго уже цътъ возврата къ прошлому, что она должна провозгласить основные принципы, опредъляющіе всю ся дальнъйшую дъятельность. Этотъ ръшительный шагъ пугаетъ коспое, незначительное меньшинство палаты, которое дълаеть попытку хоть на день-два оттянуть обсужденіе адреса.

Предлогъ для новой проволочки подыскать было нетрудно: это — старый, затасканный аргументь о неподготовленности крестьянь къ обсуждению политическихъ вопросовъ.

Этотъ аргументь выдвигаеть кучка правыхъ, внося заявленіе объотсрочкъ обсужденія адреса.

Заявленіе подписали 43 лица и въ ихъ числѣ г. Ерогинъ, извѣстный устроитель «удешевленныхъ» квартиръ для крестьянъдепутатовъ.

При произнесеніи этой фамиліи проническое: «ara!»—про-

посится по заяв. Дума поняла значение заявления.

Но все-таки внесенное предложение 43-хъ поддерживается крестьяниномъ Ильинымъ, одинмъ священникомъ, графомъ Гейденомъ и княземъ Волконскимъ.

Казалось бы, для графа Гейдена и князя Волконскаго могла быть ясна та мысль, что если люди не подготовлены для разръщенія политическихъ вопросовъ, то отсрочка на одинъ-два дня ниъ не поможеть, если, конечно, имъ не придуть на помощь болъе опытные люди... въ родъ гг. Ерогиныхъ. Но чего не могли или не хотыли понять графъ Гейденъ и князь Волконскій, то оказалось яснымъ, какъ день, для представителя крестьянской Русп.

— Гробовецкій!—пропзносить председатель.

II на канедръ появился статный малороссъ въ свиткъ, подпоясанной широкимъ зеленымъ кушакомъ.

- Нема чого откладывать. Кто теперь не пошимае, тотъ и потомъ не разгадае!..

Воть и вся его «рѣчь».

Громъ аплодисментовъ, п... огромнымъ большинствомъ отвер-гается отсрочка преній.

Прежде чъмъ перейти къ преніямъ, объявляется перерывъ. Кулуары быстро наполняются. Кругомъ Гробовецкаго цёлая группа крестьянь, слушающая его съ большимъ вниманіемъ. Въ своей ръчи, дышащей своеобразнымъ хохлацкимъ юморомъ часто пересыпанной импровизпрованными риомами, Гробовецкій проявляеть большую проницательность.

— Бачили вы тіхъ заступныківъ за крестьянъ—графа Гей-

дена та піна? — обращается онъ къ слушателямъ.

Въ группъ смъхъ...

— Піпъ казавъ, що мы не понимаемъ діла, що мы прійшлы видъ сохи та бороны. Винъ пасъ жаліе. А я такъ соби думаю, що якъ бы да его воля, винъ бы не то що до сохи вернувъ, а до тачки бы приковавъ! Відъ той попівскій річи якъ бы у насъ не облъзли плечи!

Гробовецкій развиваеть цёлую политическую программу. «Дайте намъ волю, -- говоритъ онъ, -- мы землю сами возьмемъ. И не дубьемъ, не сплой, а работой».

Въ другой группъ собрались великороссы.

- Собственность священна!—говорить депутать съ широкой окладистой бородой.
- A позвольте васъ спросить: удёльныя земли тоже священны?

Звонокъ, и кулуары быстро пустъють.

Докладчикъ комиссін 33-хъ, избранной Думой изъ представителей различныхъ парламентскихъ группъ, читаетъ текстъ отвътнаго адреса.

«Ваше Императорское Величество!

Вашему Величеству благоугодно было въ рѣчи, обращенной къ представителямъ народа, объявить о рѣшеніи Вашемъ охранять непоколебимыми установленія, коими народъ призванъ осуществлять законодательную власть въ единеніи со своимъ Монархомъ.

Государственная Дума видить въ этомъ торжественномъ объщанін Монарха, данномъ народу, прочный залогь укрѣпленія и дальнѣйшаго развитія порядка законодательства, соотвѣтствую-

щаго строго конституціоннымъ началамъ.

Государственная Дума, съ своей стороны, приложить усилія къ усовершенствованію началь народнаго представительствва и внесеть на утвержденіе Вашего Величества законь о народномъ представительствъ, основанный, согласно единодушно проявляющейся волъ народа, на началахь всеобщаго избирательнаго права.

Призывъ Вашего Императорскаго Величества къ силочению въ работъ на пользу родины находитъ живой откликъ въ сердцахъ

всъхъ членовъ Думы.

Государственная Дума, имъ́я въ своемъ составъ́ представителей всѣхъ классовъ и всѣхъ народовъ, населяющихъ Россію, объединена общимъ горячимъ стремленіемъ обновить Россію и создать въ ней государственный порядокъ, основанный на мирномъ сожитіи всѣхъ классовъ и народностей и на прочныхъ устояхъ гражданской свободы:

Но Дума пріємлеть долгь указать, что условія, при которыхъ живеть страна, дѣлають невозможной истинно-плодотворную работу, направленную къ возрожденію лучшихъ сплъ страны.

Страна созпала, что главной язвой всей нашей государственной жизни является самовластие чиновниковъ, отдъляющее Царя отъ народа, и, охваченная единодушнымъ порывомъ, страна громко заявила, что обновление жизни возможно лишь на основахъ свободы, самостоятельности и участия самого народа въ

осуществленін власти законодательной и въ контрол'я надъ властью исполнительной:

Вашему Величеству благоугодно было въ манифестѣ 17-го октября 1905 года возвѣстить съ высоты престола твердую рѣшимость положить эти, именно, начала въ основу дальпѣйшаго устроенія земли русской. И весь русскій народъ единодушнымъ

крикомъ восторга встрътиль эту въсть.

Однако, уже первые дни свободы омрачились тяжелыми испытаніями, въ которыя ввергли страну тѣ, кто, все еще преграждая пароду путь къ Царю и попирая всѣ основы Высочайшаго манифеста 17-го октября, покрыль всю страну позоромъ безсудныхъ казней, погромомъ, разстрѣловъ и заточеній. Слѣдъ отъ этихъ дѣйствій администраціи за послѣдніе мѣсяцы такъ глубоко осѣлъ въ душѣ народа, что никакое умиротвореніе страны певозможно, доколѣ не станетъ ясно народу, что отнынѣ не дано властямъ творить насилія, прикрываясь именемъ Вашего Величества, доколѣ министры не будутъ отвѣтственны предъ народнымъ представительствомъ, и сообразно этому не будетъ обновлена администрація на всѣхъ ступеняхъ государственной службы.

Государь! Только перенесеніе отвътственности предъ народомъ на министерство укоренить въ умахъ мысль о полной безотвътственности Монарха; только министерство, пользующееся довъріемъ большинства Думы, можетъ укръпить довъріе къ правительству, и лишь при такомъ довъріи возможна спокой-

ная и правильная работа Государственной Думы.

Но прежде всего необходимо освободить Россію отъ тѣхъ чрезвычайныхъ законовъ, — усиленной и чрезвычайной охраны и военнаго положенія, — подъ прикрытіемъ которыхъ особенно развилось и продолжаеть проявляться самовластіе безотвѣтственныхъ чиновниковъ.

Рядомъ съ укорененіемъ началъ отвѣтственности администраціи предъ избранциками народа, для илодотворной дѣятельности Государственной Думы необходимо проведеніе основныхъ началъ истиннаго народнаго представительства, состоящаго вътомъ, что только единеніе Монарха съ народомъ является источникомъ законодательной власти. Поэтому всѣ средостѣнія между Верховной властью и народомъ должны быть устранены.

Не можеть также быть той области закоподательства, которая была бы навсегда закрыта свободному пересмотру народныхъ

представителей въ единеніи съ Монархомъ.

Государственная Дума считаеть долгомъ совъсти заявить Вашему Императорскому Величеству отъ имени народа, что весь народъ только тогда съ истинной силой и воодушевленіемъ и истинной върой въ близкое преуспъяніе родины будеть выполнять творческое дъло обновленія жизни, когда между нимъ и престоломъ не будетъ стоять Государственный Совътъ, составленный изъ назначенныхъ сановниковъ и выборныхъ отъ высшихъ классовъ населенія, и когда никакими особыми узаконеніями не будетъ положенъ предълъ законодательной компетенцій народнаго представительства.

Въ области предстоящей законодательной деятельности Государственная Дума, псполняя долгь, опредъленно возложенный на нее народомъ, почитаетъ неотложно необходимымъ обезнечить страну точнымъ закономъ о неприкосновенности личности, свободой совъсти, свободой слова и печати, свободой союзовъ, собраній и стачекъ, — уб'яжденная въ томъ, что безъ прочнаго п строгаго проведенія этихъ началь, заложенныхъ уже въ манифестъ 17-го октября 1905 г., никакая реформа общественныхъ отношеній неосуществима. Государственная Дума исходить, далье, изъ непреклопнаго убъжденія, что ни свобода, ни порядокъ, основанный на правъ, не могутъ быть прочно укръплены безъ установленія общихъ началъ равенства всёхъ безъ исключенія гражданъ предъ закономъ и потому Государственная Дума выработаеть законь о полномь уравненін въ правахъ всёхъ граждань съ отміной безъ ограниченія привилегій, обусловленныхъ сословіемъ, національностью или религіей. Стремясь къ освобожденію страны отъ связывающихъ ее путь административной опеки и къ предоставлению ограничения свободы гражданъ лишь независимой судебной власти, Государственная ственно Дума считаеть, однако, педопустимымъ примънение даже и по суду приговора наказанія смертью. Смертная казнь никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ быть назначаема. Государственная Дума считаеть себя въ правъ заявить, что она явится выразительницей единодушнаго стремленія всего населенія въ тоть день, когда постановить законь объ отмёнё смертной казни навсегда.

Выясненіе пуждъ сельскаго населенія составить ближайшую задачу Государственной Думы. Наиболье многочисленная часть населенія страны—трудовое крестьянство—сь нетеривніемъ ждеть удовлетворенія своей острой земельной нужды, и первая русская Государственная Дума не исполнила бы своего долга,

если бы опа не издала закопа для удовлетворенія этой насущной потребности путемь обращенія на этоть предметь земель казенныхь, удёльныхь, кабинетскихь, монастырскихь и принудительнаго отчужденія земель частновладёльческихь.

Государственная Дума считаеть также необходимымь выработать законы, утверждающіе равпоправіе крестьянь и снимающіе съ нихъ тнеть произволати оцеки.

Государственная Дума признаеть столь же неотложнымь удовитвореніе нуждь рабочаго класса. Первымь шагомь на этомы пути должно явиться обезпеченіе наемнымь рабочимь во всёхь отрасляхь труда свободы организаціи и самод'ятельности для поднятія ихъ матеріальнаго и духовнаго благосостоянія.

Государственная Дума сочтеть также долгомь употребнть всё усилія для поднятія народнаго просвёщенія и прежде всего озаботиться выработкой закона о всеобщемь безплатномь обученін.

Рядомъ съ этими мѣрами, Государственная Дума считаетъ своей обязанностью обратить вниманіе на государственную роспись доходовъ и расходовъ, на справедливое распредѣлепіе налоговой тяготы, неправильно возложенной нынѣ на болѣе бѣдные классы населенія.

Не менѣе существеннымъ законодательнымъ трудомъ явится коренное преобразованіе мѣстнаго управленія и самоуправленія путемъ привлеченія къ равному участію въ послѣднемъ всего населенія на началахъ всеобщаго избирательнаго права.

Государственная Дума считаеть, наконець, необходимымь указать въ числѣ неотложныхъ задачъ своихъ и разрѣшеніе вопроса объ удовлетвореніи давно назрѣвшихъ требованій отдѣльныхъ національностей. Россія представляеть государство, населенное многими племенами и народностями. Духовное объединеніе всѣхъ племень этихъ возможно только при удовлетвореніи потребности каждаго изъ нихъ сохранять и развивать своеобразіе въ отдѣльныхъ сторонахъ быта. Дума озаботится широкимъ удовлетвореніемъ этихъ справедливыхъ нуждъ.

Ваше Величество!

Въ преддверін всякой нашей работы стоить одинь вопросъ, волнующій душу всего народа, волнующій и насъ, избранниковъ народа, лишающій насъ возможности спокойно приступить къ первымъ шагамъ нашей законодательной дъятельности.

Первое слово, прозвучавшее въ стѣнахъ Думы и встрѣченное кликомъ сочувствія всей Думы, было слово «аминстія». Страна жаждетъ полной политической аминстіи,—она есть требованіс

народной совъсти, въ которомъ нельзя отказывать, исполнениемъ котораго нельзя медлить.

Государь! Дума ждеть оть Вась полной политической ампистіи, какъ перваго залога взаимнаго пониманія и взаимнаго согласія

между Царемъ и народомъ».

Проектъ адреса прочитанъ. Вся Дума внимательно слушаетъ. Этотъ адресъ рисуетъ политическую и соціальную программу перваго русскаго парламента и вмѣстѣ съ тѣмъ представлялъ собою среднюю равнодѣйствующую теченій и настроеній, существовавшихъ въ Думѣ, и указывалъ, говоря словами депутата Жилкина, «ту среднюю высоту, на которую могла подняться Дума». Трудовая группа полагала, что въ этомъ адресѣ сказано далеко не все то, что она хо́тѣла бы сказать.

Пренія по поводу адреса поглощають все вниманіе Думы.

Одни изъ ораторовъ вносятъ поправки и дополненія, отмѣчаютъ дефекты, другіе стараются разъяснить всю важность вопросовъ, которыхъ касается адресъ, при этомъ,—увы!—многіе не могутъ отказаться отъ повторенія избитыхъ фразъ и пережовыванія того, что уже и безъ того ясно.

Г. Родичевъ взяль на себя задачу нѣсколько витіеватый и расилывчатый языкъ адреса перевести на образный языкъ ораторской трибуны. Это была одна изъ наименѣе удачныхъ рѣчей

г. Родичева, и мы не станемъ на ней останавливаться.

Слова просить представитель польскихь аграріевь, гр. І. Потоцкій. Это была первая и посл'єдняя річь этого депутата. Единственная за все время существованія Думы.

Прежде, чѣмъ выступить публично, гр. Потоцкій пробоваль позондировать почву и заводиль разговоры съ крестьянами-де-

путатами въ кулуарахъ.

Автору этихъ строкъ пришлось присутствовать при такой бесъдъ. Графъ среди группы крестьянъ старался проводить свою точку зрънія.

— Если у пом'ящика взять земли,—говорить онъ,—такъ гдъ же вы деньги зарабатывать станете? Легче-ли вамъ будеть?

- Легче, ръшительнымъ тономъ отвъчаетъ крестьянинъ. Я лишнихъ 20 пудовъ хлъба продамъ, тогда мнъ и панскихъ денегъ не надо.
- Онъ самъ тогда паномъ будетъ, подхватываетъ сосёдъ, смёривая помёщика добродушнымъ, но насмёшливымъ взглядомъ.
- Ну, возьмете вы землю, а вашимъ дѣтямъ опять не хватитъ...

— Э, что гадать! А теперь что я дамъ своимъ дътямъ изъ

полутора десятинъ?..

Но отвътъ крестянъ не удовлетворилъ графа, и въ своей рѣчи передъ Думой онъ повторилъ свою мысль о томъ, что отчужденіе помѣщичьихъ земель недопустимо въ интересахъ крестьянъ, которые, дескать, лишаться заработка. Дума встрѣтила эту рѣчь гробовымъ молчаніемъ. Больше гр. Потоцкій не появлялся па кафедрѣ.

Затъмъ на канедръ появляется г. Способный.

Это была его знаменитая рѣчь о смертной казпи, въ которой онъ подошелъ къ вопросу съ точки зрѣнія гастрономической. Онъ сѣтовалъ на то, что мы слишкомъ септиментальны. Вѣдь ѣдимъ же мы кровавый ростбивъ, глотаемъ же мы устрицы, почему же мы противъ смертной казни?! Г. Способный довольно долго говорилъ на эту тему.

Аудиторія стала терять теривніе. Десятки людей стали кашлять, кряхтвть: к-хм! гх!.. и, наконець, просто стали кричать:

«довольно!».

И г. Способному, весьма обиженному, пришлось покинуть ка-

еедру.

Слова г. Способнаго прозвучали какимъ-то страннымъ дисонансомъ среди ръчей длиннаго ряда ораторовъ, которые захватили трактуемые вопросы глубоко и серьезно.

Слово предоставляется проф. Е. Щепкину.

Это была обширная программная рѣчь, умная и искусная, лучшая изъ рѣчей г. Щепкина, наиболѣе ярко характеризующая и его ораторскія способности, и его политическую физіономію.

— Отвъть на тронную ръчь указываеть одинь опредъленный путь, но прежде, чъмъ вступить на тоть путь, на который мы зовемь и указываемъ, нужно разсмотръть другіе, боковые пути. Каждый должень отдать себъ отчеть въ томъ, чего онъ хочеть. Если вы никогда не тяготились старымъ самовластнымъ строемъ, столь быстро ускользающимъ изъ-подъ ногъ, если вы считаете этоть строй единственно возможнымъ для Россійской имперіи, если вы совершенно равнодушны къ той половинъ населенія имперіи, которая говорить не на великорусскомъ языкъ, если вы хотите, чтобы всъ пародности жили подъ страхомъ въчныхъ ногромовъ, карательныхъ нашествій съ ихъ безчисленными жертвами, тогда вы не должны принимать этоть адресъ, вы должны составить новый, по указанію членовъ «Русскаго собранія». Если вамъ не надоъли обыски, аресты безъ суда, высылки,

пстязанія вашихъ дітей, если вы пришли сюда строить тюрьмы, заниматься колопизаціей м'єсть отдаленныхъ и не столь отдаленныхъ, —вы не должны приниматься за этоть адресъ, вы должны составить свой собственный адресь на началахъ такъ-называемаго «правового порядка». Если вы давно примирились съ тѣми искусственно взвинченными ценами на чай и сахаръ, на сукно и ситець, которыя нужны исключительно для увеличенія доходовь казны, если вы смотрите на Государственную Думу, какъ на торгово-промышленное предпріятіе, а не какъ на представительницу народныхъ интересовъ, если улучшение положения рабочаго класса вы считаете соціальнымъ бредомъ, —то тогда вы не должны присоединяться къ этому адресу. Вы должны выработать вашъ собственный адресъ, который вамъ продиктуютъ интересы торговопромышленной партін. Если вы върите, что хищная властная администрація способна вдругь превратиться въ скромныхъ кроткихъ земскихъ овечекъ, если вы способны иснытывать благоговъніе на порогахъ великихъ міра сего, если вы каждую забастовку считаете преступленіемъ, если вы думаете, что достаточно одной головы безъ рукъ и погъ, если вы не можете забастовать противъ того правительства, которое первое забастовало въ исполненін своего долга передъ русскимъ народомъ. (Продолжительные аплодисменты). Если вы думаете, что для политической партін достаточно пмѣть программу и можно не имѣть тактики, --- то вы не должны присоединяться къ нашему адресу, а должны выработать вашъ собственный адресъ со словъ «союза 17-го октября» и партін демократическихъ реформъ. Если вы жаждете дъйствительно свободы, свободы печати, слова, союзовъ, стачекъ, передвиженія, если вы, крестьяне, товарищи по Государственной Думъ, пришли сюда за тъмъ, чтобы не голодать больше, чтобы расширить ваши надълы и вспашку, если вы, рабочіе, товарищи по Государственной Думъ, хотите обезнечить себя на случай бользни и старости, если вы, крестьяне и рабочіе, товарищи по Государственной Думъ, добиваетесь того, чтобы ваши дътн были сыты, чтобы ваши дътн ходили въ гимназію и тамъ въ наукахъ обгоняли барчать, и такимъ образомъ, продетаріатъ постепенно превращался бы въ интеллигенцію, а интеллигенція п торгово-промышленники постепенно нисходили на степень трудового продетаріата, то вы должны принять этоть адресь. Сегодня вы дожили, наконецъ, до того дня, о которомъ вы мечтали раньше развъ только въ бреду, и сами вы можете и должны повъдать Верховной власти о всъхъ вашихъ нуждахъ и надеждахъ

трудящагося народа. Такая минута дважды въ жизни не повторяется, и если вы хотите, чтобы вся ваша жизнь не пропадала даромъ, если вы хотите дожить до покойной и почтепной старости, если вы хотите, чтобы ваши дъти не проклинали васъ за бездъйствіе, — то вы должны присоединиться къ этому адресу. Мы, представители пародной свободы, присоединяемся къ этому адресу, хотя не считаемъ, что онъ выражаетъ собою цвликомъ всю нашу программу. Я знаю, что противъ пашей программы, будуть бросать тъ же упреки, какія ранъе бросали намъ въ лицо, по обыкновенію, будуть утверждать, что всь эти желанія — мечтапія, что разработка аграрнаго вопроса — бредъ. Но, господа, наша программа не представляеть собою плана, искусственно созданнаго въ тиши кабинета: предлагаемъ въ общихъ чертахъ повторение той поземельной реформы, которая однажды была уже реально осуществлена въ Россін въ 1861 году, и если тогда не было річн о соціалистическихъ теченіяхъ, о нарушенін частной собственности, то какія же основанія представляются для такихъ утвержденій теперь? Намъ будуть бросать упрекъ въ томъ, что мы не столько партія пародной свободы, сколько партія пнородческая, партія иновърческая. Мы не скроемъ, что мы не враги инородцевъ и иновърцевъ. Каждая народность, входящая въ составъ населенія Россін, имфеть свои способности, дарованія, и все дальифищее развитіе русской мысли должно зиждиться на томъ, чтобы каждая отдъльная народность, рука объ руку съ русскимъ народомъ, внесла и свою лепту въ общую сокровищницу русской культуры и образованности. Мы желаемъ, чтобы всв народности, рука объ руку съ русскимъ народомъ, вступили на ту высоту общечеловъческой культуры и знанія, пакоторой царить единеніе мысли, единеніе нравственной атмосферы. Намъ бросять последній обычный упрекъ, что мы свемъ нашимъ адресомъ въ толив опасныя сомивнія п исподтишка наталкиваемъ революціонное движеніе па правительство. Для выясненія нашего отношенія къ данному бюрократическому строю и къ революціонному движенію позвольте миз закончить ръчь слъдующимъ сравненіемъ: передъ нами старая, запруда, ветхая плотина, въ которую изо-дня въ день ударяютъ волны; скоро онъ смоють ее. У плотины стоять старички, которые глядять на волны, не върять въ ихъ силу и думають удержать ихъ движеніе, прикрывая ветхую плотину какимъ-то мусоромъ, а шаловливая рѣка поднимаетъ одинъ за другимъ творила и любуется, какъ каскады воды бъщеной сплой, СЪ

смывая другь друга, съ неудержимой силой несутся черезъ илотину. Мы не способны любоваться водопадомъ изъ мертвыхъ тёлъ и загубленныхъ жизней. Мы не въримъ также, что старую плотину можно починить ветхимъ мусоромъ,—мы хотимъ поставить мельничныя колеса и урегулировать движеніе воды. Если намъ не дадуть возможности использовать народныя силы, если волненія пойдуть черезъ илотину, прорвуть и размоють ее, то мы въ правъ сказать властелину: «Государь! Мы ихъ предупреждали».

Послъ г. Щенкина, «кадета», говоритъ г. Бондаревъ, предста-

витель трудовой группы.

Отвътный адресь, хотя въ немъ нътъ тона болъе категорическаго и решительнаго, все-таки будеть благовестомъ для страны и для трудящихся классовъ... Нельзя сказать, чтобы тоть строй, который недавно существоваль, паль. Пъть, этоть строй еще существуеть попрежнему. Самовластіе, безотвътственное самовластіе желізнымь кольцомь окружило родину. Восиное положеніе, чрезвычайная и усиленцыя охраны старательно охраняють канпталистическій произволь, нушки и нулеметы его поддерживають; этимъ ставятся преиятствія для осуществленія всвхъ правъ страны. Произволъ наводиилъ родину, охватилъ се, какъ паутиной, и до сихъ поръ хватается еще страна съ болью за сердце, и безъ того измучившееся и изстрадавшееся. Намъ говорили, что это самовластіе существуеть во имя блага народа, по мы прекрасно знаемъ, что и благо, и счастіе народа не въ немъ. Этотъ произволъ, это самовластіе не случайнаго происхожденія, это нічто стройное, организованное, это не самовластіе пебольшой кучки людей, захватившей власть, пътъ, это-историческое организованное господство меньшинства падъ громаднымъ большинствомъ. Это господство крупныхъ капиталистовъ, крупнаго землевладенія, и мив кажется, что, накопецъ, трудящіеся классы поняли, что, не им'тя за собою политической власти, они не могутъ рашить ни одного вопроса. Трудящіеся классы использовали всё средства въ дёлё борьбы, и теперь, использовавь всё средства, трудящіеся классы возьмутся за послъднее, которое можеть, наконець, привести къ желанной цёли, истинному благу и счастію самого народа. Самъ народъ выходить, наконецъ, на просторъ и борется, чтобы взять въ свои руки полную законодательную власть. Онъ, трудящійся народь, употребить эту политическую власть для обезпеченія своего счастья и благосостоянія.

Далье идеть рядь другихъ ораторовъ.

Въ сущности, повторяются старыя рѣчи, но русскій парламентъ не устаеть устами своихъ ораторовъ клеймить проклятое прош-

лое, стоившее такъ много крови и позора.

Затёмъ каоедру занимаетъ Кузьминъ-Караваевъ. Онъ говоритъ о смертной казпи. Дума внимательно слушаетъ рёчь криминалиста, проявившаго себя въ литературт ярымъ противникомъ смертной казни. Ораторъ просто и ясно ставитъ вопросъ: когда ртв идетъ о смертной казни, надо спрашиватъ «пе за что, а зачтиъ»? При такой постановкт вопроса падаютъ вст разсуждения сторонниковъ смертной казни.

Покойная, яркая ръчь оратора покрывается дружными апло-

дисментами. Аплодирують сліва, въ центрі и справа.

Ледницкій говорить по паціональному вопросу и передаеть голось національнаго горя и обезличенія. Онь говорить не только о полякахь, къ которымь онь принадлежить, но и о другихь національностяхь, стонущихь подъ нгомъ стараго режима, онь взываеть къ объединенію во имя общихь началь свободы и къ уничтоженію международнаго «людовдства».

На канедръ появляется Михайличенко, представитель рабочихъ, представитель того класса, которому, по выражению этого оратора, нечего терять, кром'в ціней. Онъ не обладаеть красноржчіемъ, онъ прибъгаетъ къ выраженіямъ, недопустимымъ въ парламентахъ, и ръзко говорить о́ «нахальствъ нашей гнилой бюрократін», за что получаеть замічаніе предсідателя. Зато онь говорить оть души, оть всего набольвшаго сердца. Это говорить человъкъ, у котораго была «перебита голова и переломлены два ребра», и когда онъ требуеть осторожности въ отношеніи къ правымъ и паразитамъ, питающимся чужимъ трудомъ, когда онъ заявляеть, что «правду загнали нальво», то искренность и задушевность его тона подкупаеть аудиторію, и она награждааплодисментами. Выработанный отвътный адресъ его не удовлетворяеть, по онъ считаеть возможнымъ съ нимъ мириться и полагаеть излишнимь развивать свою «соціаль-демократическую программу, которую, все равно, знаетъ вся Россія».

Затыть канедру занимаеть проф. Максимъ Ковалевскій и произносить умную, сдержанную, умылую рычь, вы которой ночувствовался старый ученый профессорь, умыющій овладывать аудиторіей. Оны подвергаеть адресь критикы и отмычаеть ряды существенныхы пробыловь, которые не были замычены при чтенін его. Вы этомы адресы пыть указанія на необходимость спеціаль-

наго рабочаго законодательства. Въ немъ пѣтъ указанія также на право законодательнаго почина Думы и совершенно отсутствуеть упоминаніе о внѣшней политикѣ. По мнѣнію оратора, русскій парламенть должень быль выставить требованіе международнаго мпра вообще и покровительственнаго отношенія къславянскимъ народностямъ въ частности.

Затъмъ предсъдатель объявляетъ, что записалось еще 40 ораторовъ. Это вызываетъ смущеніе, и Дума постановляетъ закрыть

списокъ.

Передъ Думой проходить рядь ораторовъ, которые подвергають проекть всесторонней критикв. Вообще большинство ораторовъ считаеть адресъ вполнв удовлетворительнымъ. Споры
касаются, главнымъ образомъ, отдельныхъ его частей. Какъизвъстно, адресъ, говоря о системв выборовъ, требуетъ всеобщаго избирательнаго права. Нъкоторые изъ ораторовъ находятънеобходимымъ раскрыть формулу путемъ добавленія требованія:
прямыхъ, тайныхъ и равныхъ выборовъ. Другіе отстанваютъ
проектъ комиссіи, такъ какъ раскрытіе выдвинутой формулы
можетъ вызвать возраженія справа. Сторонникамъ четырехчленной
формулы нечего опасаться, ибо партія «пародной свободы», господствующая въ Думъ, выставляетъ это требованіе однимъ изъсвоихъ лозунговъ. Дума соглашается съ этимъ положеніемъ и,
такъ сказать, въ надеждѣ на законопроектъ, устанавливающій.
четырехчленную формулу, принимаетъ проектъ комиссіи.

Нѣкоторые ораторы указывають на отдѣльные дефекты адреса. Г. Алексинскій указываеть на необходимость широкаго контроля надъ дѣятельностью военнаго вѣдомства, которое привело

Россію къ величайшему позору.

Священникъ Гума сътуетъ на то, что въ адресъ не упоминается имя Господне, а съ отсутствіемъ упоминанія о нуждахъ-

духовенства онъ уже согласенъ примириться.

Дума послѣ обсужденія адреса въ цѣломъ относится съ большимъ вниманіемъ даже къ отдѣльнымъ словамъ. Въ адресѣ имѣются, между прочимъ, такія слова: «Устроеніе судебъ земли русской». Проф. Карѣевъ предлагаетъ слова «земли русской» замѣнить словомъ «Россіи». Далѣе Карѣева смущаютъ слова адреса: «весь русскій народъ». Онъ предлагаетъ замѣнить эти слова фразой: «народности, населяющія Россію». Первое предложеніе Дума отвергаетъ, и слова «земли русской» остаются въ адресѣ. Что касается второго предложенія, то Дума находить необходимымъ съ нимъ ѣчитаться, и въ результатѣ голосованія слово

«русскій» вычеркивается, и такимь образомь остаются только слова «весь народь».

Нервая часть адреса принята. Читается следующій абзаць, где говорится, что «администрація покрыла страну позоромь безсудныхь казпей». И тоть абзаць принимается целикомь. Дума переходить къ обсужденію третьяго абзаца, трактующаго объ ответственности министровъ передъ пародпыми представителями.

Г. Стаховичь противь этой части адреса. Онь полагаеть, что министры должны отвёчать только передъ Государемъ, хотя и допускаеть расширеніе контроля надь закономёрностью ихъ действій.

Ки. Шаховской энергично возражаеть. По его мивнію, добиться

отвътственности министровъ-главная задача Думы.

Слово предоставляется депутату Шапошникову. Онъ въ простыхъ словахъ разбиваетъ мивніе г. Стаховича, упрекая его въ незнаціи элементарныхъ правиль парламентаризма. Безотвѣтственность министровъ напоминаетъ ему басню «Поваръ и котъ». Поваръ ругаетъ кота, а Васька слушаетъ да ѣстъ. Брань на вороту не виснетъ.

Вопросъ ръшенъ, и пунктъ адреса, устанавливающій отвътственность министровъ передъ народнымъ представительствомъ,

принимается подавляющимъ большинствомъ.

Въ началѣ перваго часа ночи предсѣдатель объявляетъ засѣданіе закрытымъ.

«...Но прежде всего необходимо освободить Россію отъ дѣйствія чрезвычайныхъ законовъ,—усиленной и чрезвычайной охраны и военнаго положенія,—подъ прикрытіемъ которыхъ особенно развилось и продолжаетъ развиваться самовластіе безотвѣтственныхъ чиновниковъ».

Этими словами доклада думской комиссіи открывается слъдующее засъданіе.

По этому пункту пѣтъ разногласій, нѣтъ споровъ. Ни одинъ человѣкъ не поднялся въ защиту тѣхъ положеній, подъ гнетомъ

которыхъ Россія живеть цілыхъ четверть віка.

Нѣкоторые депутаты находять даже недостаточнымь выраженіе протеста противь этихь положеній въ такой общей формѣ и указывають на необходимость внести въ адресь опредѣленныя требованія о реорганизаціп полиціи и полномъ упраздненіи корнуса жандармовъ. Но Дума сознаеть, что она обсуждаеть не законопроекть, а адресь и поэтому желаеть избѣжать загроможденія его конкретными подробностями. Затѣмъ Дума переходить къ слѣдующему параграфу: «Между пародомъ и престоломъ не долженъ стоять Государственный Совѣтъ, составленный изъ назначенныхъ сановниковъ и выборныхъ отъ выстихъ классовъ населенія». Вокругъ этого пункта возгорается споръ.

Рядъ ораторовъ посвящаеть свои рѣчи характеристикѣ Государственнаго Совѣта. Ихъ можно распредѣлить на двѣ группы. Въ первой, по странной случайности, оказались титулованные дворяне-депутаты—кн. Шаховской, кн. Долгоруковъ, кн. Волкон-

скій и гр. Гейдень.

Кн. Шаховской рѣшительно противъ Государственнаго Совъта, по полагаеть, что включеніе въ адресь опредѣленнаго указанія на необходимость одноплатной системы было бы неправильнымъ, ибо, по мнѣнію оратора, настоящая Дума не является истиннымъ представительствомъ и некомпетентна рѣшить окончательно вопросъ о томъ, быть-ли одной или двумъ законодательных палатамъ:

Кн. Долгоруковъ называетъ Совътъ складочнымъ мъстомъ для тайныхъ совътниковъ и бывшихъ министровъ, которымъ лучне-

дать усиленную пенсію, чёмъ держать у дёлъ.

И гр. Гейденъ противъ Государственнаго Совъта, но онъ не хочетъ задъвать его состава и требуетъ въжливой, корректной формы. Въ этомъ отношении онъ находитъ редакцію адреса неудовлетворительной.

Ки. Волконскій, такъ сказать, скрѣня сердце, присоединяется къ миѣнію гр. Гейдена, но ему бы хотѣлось, чтобы въ адресѣ совсѣмъ не было упоминанія о Государственномъ Совѣтѣ.

Такъ характеризовали Государственный Совътъ представите-

ди интеллигенцій.

Представители крестьянской и рабочей Руси были рѣзче въ своихъ характеристикахъ и положительно приводили въ смущеніе гр. Гейдена, который просиль объ устраненіи рѣзкости и высказываль боязнь, что адресь можеть произвести дурное впечатлѣніе.

Депутать Заболотный называеть Государственный Совыть душителемь народныхъ правъ. «Сколько хмеля ни подбавляй въ старое пиво, толку не будеть».

Депутатъ Меркуловъ полагаетъ, чтс «чиновники-плохіе то-

варищи въ законодательной работъ».

Оннико считаеть Государственный Совъть тормозомъ, кото-

рый пеобходимо уничтожить.

Чурюковъ тоже требуеть уничтоженія Государственнаго Совъта, состоящаго изъ «старыхъ чиновниковъ и эксилоататоровъ трудящихся классовъ».

Назаренко говорить, что народь возлагаеть всй надежды только

на Думу и ничего не ждеть оть Совъта.

Гробовецкій просто рѣшаеть вопрось: «Цей Царскій Совіть безь нашего відома собрався, нехай безь пашего відома и разой-дется».

Опъ полагаетъ, что и реформа Совъта бъдъ не поможетъ: «бо якъ въ старый мішокъ влытъ новое вино, то и мішокъ розпрвется и вино вытече».

Гробовецкаго поддерживаетъ Опацкій, который полагаетъ, что если «Совітъ не захочетъ расходиться, то нехай вінъ Думу слухае».

Въ рѣчахъ этихъ крестьянскихъ денутатовъ чувствуется, что они даже не понимаютъ, какъ это на пути между народомъ и Царемъ успѣть вырости этотъ старый бюрократическій грибъ. И въ то время, какъ представители интеллигенціи спорили о преимуществахъ и недостаткахъ двухналатной системы, они, крестьяне, не могли ни на минуту допустить даже мысли о какой-то надстройкъ надъ народнымъ представительствомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ ихъ рѣчахъ чувствовалось сознаніе своего высокаго достоинства—депутатовъ, избранниковъ народа—и проническое, полупрезрительное отношеніе къ старымъ совѣтникамъ, которыхъ народъ не хочетъ знать.

Рядь ораторовь, говорившихь оть имени крестьянства и рабочихь, заключиль депутать Псковской губ. Ильинь, который оть имени рабочихь заявиль, что рабочій классь требуеть учредительнаго собранія, и потому противь адреса во всемь его цёломь. Это неожиданное заявленіе встрічается педоумініемь большинства налаты и аплодисментами на пікоторыхь лізвыхь скамьяхь.

Такимъ образомъ, всё ораторы, говорившіе о Государственномъ. Совётё, отпеслись къ нему отрицательно. Одни полагали, что Государственный Совётъ подлежитъ полному упраздненію, что вообще не должно существовать верхней палаты, по всё сходились въ отрицательномъ отношеніи къ Государственному Совёту въ тенерешнемъ его составё. Случайно въ это время въ ложё были многіе представители Государственнаго Совёта, которые вни-

мательно выслушивали всё эти комплименты и характеристики. И только одинъ голосъ раздался въ защиту нынёшняго Государственнаго Совъта. Это быль голось депутата-священиика, который полагалъ, что Дума должна радоваться, что «старыя головы могутъ исправлять ея решенія своєю мудростью». Его слова были встрачены гробовымъ молчаніемъ.

Отъ общихъ характеристикъ Дума переходитъ къ

ческимъ поправкамъ къ обсуждаемому параграфу адреса.

Ръчн М. Ковалевскаго, Острогожскаго, Езерскаго выдвигають необходимость подчеркнуть въ адресф бюджетное право налаты н право контроля надъ займами. Эта поправка принимается Думой, и въ тексть адреса вносится соотвътствующее дополнение.

Такимъ образомъ, вопросъ о Государственномъ Совътъ принимается въ редакцін комиссін. Вопрось о свободахъ почти не возбуждаеть споровь. Дума дополняеть редакцію комиссін принятіемъ предложенія М. Ковалевскаго о включенін въ адресь

права петицій.

Послѣ перерыва Дума переходить къ обсужденію той части адреса, которая касается аграрнаго вопроса. Обсужденія этого ждали съ нѣкоторой тревогой; думали, что около этого вопроса завяжутся горячіе споры и что онь можеть разділить Думу на враждебные лагери. Но Дума благополучно миновала всв подводные камии и рифы и вышла изъ цълаго ряда затрудненій. Отдъльные депутаты предлагали длинный рядъ поправокъ по аграрному вопросу. Если сопоставить отдёльныя предложенія, то ихъ можно раздълить на нъсколько группъ.

Какія именно группы населенія ждуть удовлетворенія земельной нужды, —вотъ первый вопросъ, который вызываеть рядъ поправокъ. Проектъ комиссін опредъляетъ совокупность этихъ группъ, словомъ «трудовое крестьянство». Этотъ терминъ удовнетворяеть некоторыхь депутатовь, и они предлагають заменить его другими терминами: «земледъльцы», «малоземельные» и «безземельные земледёльцы», «земледёльческое населеніе», и т. д. Всв эти предложенія продиктованы опасеніемь, какь бы терминь «трудовое крестьянство» не быль истолковань слишкомъ узко, и какъ бы за бортомъ не оказались мъщане и горожане, рабо-

тающіе на земль.

Дума отвергаеть всь эти предложенія.

Какія земли должны быть обращены на удовлетвореніе земельной нуждой, -- воть второй спорный вопрось. Относительно казенныхъ, кабинетскихъ, удёльныхъ и монастырскихъ земель нътъ двухъ мнъній: онъ должны пойти на образованіе земельнаго фонда.

Депутать Опшко предлагаеть включить церковныя земли, и при гром аплодисментовь это предложение принимается. Московскій Пльниь также оказывается сторонником широкой экспропріаціи и требуеть экспропріаціи земель, принадлежащихь ямскимь обществамь. Предложеніе отвергается. Ніть спора и отпосительно необходимости отчужденія частновладівльческихь земель.

Какъ извъстно, редакція комиссін опредъленно заявляеть, что земельная нужда можеть быть удовлетворена «путемъ принудительнаго отчужденія частновладъльческихъ земель». Эта редакція комиссін слишкомъ кажется радикальной представителямъ правой. Гр. Гейденъ просить добавить, что отчужденіе допустимо только какъ мъра, обусловленная государственной нуждой.

— Только въ предълахъ необходимости, — добавляетъ ки. Волконскій.

— Только въ зависимости отъ мѣстныхъ нуждъ, — добавляютъ другіе ораторы.

Всѣ эти предложенія отвергаются, какъ равно отвергается и поправка представителя лѣвой Меркулова, который предлагаетъ провозгласить въ адресѣ принципъ принадлежности земли всему

трудовому народу.

Какъ пменно должны быть отчуждены земли,—вотъ третій вопрось, вызывающій поправки. Редакція компссін говорить: «принудительнымъ путемъ». Во избѣжаніе недоразумѣпій депутатъ Ярцевъ предлагаетъ добавить: «по справедливой оцѣнкѣ». Дума сознаетъ, что эта поправка вовлечетъ ее въ детальное разсмотрѣніе аграрнаго вопроса, и тогда обсужденіе адреса можетъ затянуться на неопредѣленное время. А страна ждетъ отвѣта. И предложеніе Ярцева отвергается.

Далте Дума отвергаеть вст предложенія о включенін въ адресь указанія на необходимость организаціи переселенческаго дтла, немедленнаго урегулированія арендныхъ цтнь па землю и т. п., сознавая, что это—детали, которыя могуть только загромоздить

программный адресъ.

Такимъ образомъ, редакція комиссін по вопросу о падѣленін землей принимается цѣликомъ, и лишь включается требованіе объ отчужденіи церковныхъ земель.

Обсужденіе аграрнаго вонроса потребовало отъ Думы громадной затраты труда. Надо отдать справедливость нашему парла-

менту: тяжелый, безпрерывный трудь въ теченіе многихъ часовъ его не пугаль. Всѣ предложенія о перерывѣ, даже о короткомъ, отвергались.

Дума переходить къ рабочему вопросу. Эта часть адреса пе возбуждаеть большихь споровь. Конечно, редакція адреса, въ которой совершенно отсутствуеть упоминаніе о 8-часовомь рабочемь див, не можеть удовлетворить членовь соціадь-демократической партін, которая уже въ то время пмёла въ Думі своихъ представителей. Но устами Михайличенко, они выражають увбренность, что Дума создасть условія, когда рабочій классь сумієть взять въ свои руки свое діло, и тогда онь самъ добьется осуществленія своихъ желаній. Редакція комиссіи по рабочему вопросу принимается.

Вопросъ о всеобщемъ безплатномъ обучении принимается безъ измѣненій. Предложеніе включить требованіе объ обязательномъ

обучении отвергается.

По вопросу о бюджетномъ правъ Дума принимаетъ измъненіе, подчеркивающее исключительное право нижней палаты вотпровать налоги.

Вопросъ о правѣ національностей Дума припимаеть при громѣ аплодисментовъ. Только одинь депутатъ, священникъ Копцевичь, высказался противъ этой части адреса. Онъ даже въ пронической формѣ предлагаеть Думѣ позаботиться выработать законопроектъ, чтобы Россія утратила «свое своеобразіе и даже свое имя».

Депутатъ Петражицкій заявляеть, что такое предложеніе является неуваженіемь къ высокому собранію, и громъ апло-

дисментовъ покрываетъ эти слова оратора.

Дума подходить къ концу адреса, но проф. Ковалевскій выдвигаеть вопрось о необходимости провозглашенія въ адресъ принцина справедливости и миролюбія въ области междупародныхъ отношеній. Дума сознасть огромную важность этого предложенія, по не считаеть возможнымъ принести въ жертву этому вопросу неотложныя внутреннія нужды страны п отвергаеть предложеніе Ковалевскаго.

предложеніе Ковалевскаго.

Депутаты Онацкій и Щенкинь выдвигають вопрось объ армін.

Дума постановляеть включить въ адресь следующія строки:

«Памятуя о тяжкомъ бремени, которое несеть населеніе въ армін и флоте, Дума озаботится внесеніемъ началь справедливости и права въ условін отбыванія воинской повинности».

Дума нереходить къ заключительной части адреса—къ амписти. Комиссія дополнила адресъ указаніемъ на необходимость распространенія ампистіи на религіозныя и аграрныя преступленія.

Пренія по этому вопросу неожиданно возгораются. Рядъ ораторовъ открываєть г. Стаховичь. Онъ говорить въ повышенномъ тонъ, языкомъ церковнаго проповъдника.

Онъ требуеть, чтобы Дума въ своемъ адресѣ высказала рѣши-

тельное осуждение политическимь убійствамъ.

Г. Родичевъ сознаеть важность вопроса, котораго коспулся г. Стаховичъ, и сибшить отвътить на его ръчь.

Я съ увлеченіемъ выслушаль слова предшествуоратора и вполнъ понимаю его душевный порывъ. ющаго этого Только съ политическимъ мотивомъ душевнаго порыва я согласиться не могу. Если бы здёсь была церковная канедра, то річь, которую мы слушали здісь, была бы понятна, по мы закоподатели; являясь свидетелями ежедневныхъ убійствъ, мы должны указать, почему такія явленія стали возможными. Мы, господа, не посредники между Государемъ и народомъ, мыпредставители народа передъ Государемъ. На насъ падаетъ отвътственность, если повторится то, о чемъ говориль орновскій депутать. Мы должны раскрыть глаза и говорить правду, какъ бы она ни была тяжка, должны представлять ее во всей наготв. Росссія пережила то, чего не переживала со времени Батыя, и этому должень быть положень конець. Дружными усиліями вмісті съ народомъ представительная власть должна взяться за утвержденіе въ странѣ правды и прекратить убійства. Народъ открылъ свои объятія Царю. Верховная власть могла бы взять теперь въ руки судьбы исторіи и вийстй съ русскимъ приступить къ дълу обновленія. Въ Россіи только тогда наступило бы истинное торжество мира. Мы положимъ всъ наши силы на это дёло, но мы ихъ положимъ также и на борьбу съ торжествующимъ до сихъ поръ насиліемъ. Ничего другого мы сказать не можемъ. Воть почему я думаю, что теперь не время для нравственныхъ разсужденій. Наше дёло указать политическія условія даннаго времени. Въ нашемъ адресь указанія эти сдъланы. Этими указаніями мы снимемь съ себя отвътственность за преступленія, совершающіяся вокругь пась. Съ той минуты, когда наше заявленіе будеть передано верховной власти, мы за кровь, слезы и преступленія уже не будемъ повинны, и пусть верховная власть и решить, продолжаться-ли старому насилію,

или должно наступить царство права. Только за это царство мы будемь бороться. Одному только этому царству мы присягнемь. (Бурныя рукоплесканія).

Г. Родичева смѣняеть черниговскій депутать г. Шрагь.

Шрагъ говоритъ объ ужасахъ, которые творила власть; о герояхъ и страдальцахъ, которые не выдержали неслыханнаго гнета и отдали все за други своя.

Поправка Стаховича отвергнута.

Первый часъ почи на исходѣ, а горячія, страстныя рѣчи слышатся еще въ русскомъ парламентѣ, который, кажется, не хочеть знать устали.

Въ общихъ чертахъ адресъ принятъ.

Предсъдатель спрашиваетъ членовъ комиссіи, сколько имъ потребуется времени для внесенія въ текстъ адреса всъхъ принятыхъ поправокъ и окончательнаго редактированія этого текста. Комиссія отвъчаеть, что эта работа будеть выполнена черезъ часъ.

Объявляется перерывъ.

Депутаты хлыпули изъ душной залы. Аванзалъ быстро наполняется. Двери въ садъ открыты и оттуда глядитъ чудная, теплая ночь, бълая почь, какія бывають только въ Петербургъ.

Депутаты вышли въ садъ.

Тихо дремаль старый Таврическій садь, насажденный руками

рабовъ.

Онъ никогда не видаль еще такихъ гостей, и принялъ подъ свою съпь новыхъ людей, первыхъ пародныхъ представителей земли русской.

Депутаты разбренись по дорожкамъ, разбились на небольшія

группы и ведуть между собою тихую бестду.

На одной изъ скамеекъ во весь ростъ растянулся рослый, высокій депутатъ-крестьянинъ: сморила его напряженная, непривычная работа и скоро сонъ овладълъ имъ.

Но по звонку предсъдателя онъ встрененулся и пошелъ виъ-

стъ съ другими довершать начатое дъло.

Третье чтеніе адреса.

Слова просить гр. Гейденъ.

— Я согласенъ вполив съ твмъ, что крайне желательно единодушіе. Будучи во многомъ согласны съ текстомъ отвътнаго адреса, мы, твмъ не менве, не считаемъ въ правв поддерживать его цвликомъ, но, вмъстъ съ твмъ, не желая нарушать единогласія Думы, мы удалимся изъ залы засъданія. Гр. Гейденъ, г. Стаховичъ и еще четыре депутата правой покидаютъ залу.

Г. Муромцевъ обращается къ собранію.

— Я ставлю на баллотировку вопросъ: угодно-ли Думѣ принять отвѣтный адресъ на тронную рѣчь Его Величества. Предлагаю всѣмъ желающимъ принять этотъ отвѣтный адресъ оставаться совершенно спокойными, остальныхъ прошу встать.

Наступаеть минута торжественной тишины. Депутаты первио оглядывають ряды своихъ товарищей, но пикто не всталь со

своего мѣста. Проходить иѣсколько секундъ.

Предсъдатель, выдержавъ паузу, торжественно и громко:

— Отвътный адресъ принять!

Заль оглашается громкими аплодисментами.

Засъданіе закрыто. Депутаты направились по домамъ. Гигантскій городъ спаль въ предразсвътномъ туманъ. Разсвътало...

Скоро покажется солнце.

И казалось, что скоро великое солнце, солнце правды и мира взойдеть надь истерзанной русской землей. Тогда такъ върилось въ лучшіе дни, тогда самые хмурые люди становились оптимистами...

Это бодрое, свътлое настроение продолжалось недолго, даже не дни, а часы.

Уже на утро слѣдующаго дня въ атмосферѣ почуялись первые признаки надвигающейся непогоды, которая разрушила въ прахъ свѣтлыя мечты. Наступило тяжелое затишье. Послѣ кипучей, напряженной работы, парламентская жизнь вдругъ остановилась, точно замерла.

Замерла въ ожидании отвъта.

Дума ждала его, а за нею ждала вся страна.

Наступиль промежутокь вынужденнаго перерыва парламентской дѣятельности. Напряженіе ожиданія было велико. Казалось, быть бурѣ: слишкомъ много накопилось электричества.

Адресь Думы должень быль произвести въ «сферахъ» огром-

ное впечативніе.

И не радикальностью выдвинутыхъ требованій, а именно тёмъ, что по самой природѣ своей, по формѣ и характеру, онъ является шагомъ не революціоннымъ, а эволюціоннымъ.

Дума пошла мирнымъ путемъ.

Дума начала свою двятельность съ требованія уваженія къ прерогативамъ конституціоннаго Монарха.

Она облекла свои требованія въ форму адреса. Она заговорила языкомъ сильнымъ, но въ то же время сдержаннымъ и корректнымъ:

Она поставила Монарха на подобающую высоту и потребовала лишь контроля надъ его совътчиками-узурпаторами власти, насильниками и расхитителями народнаго достоянія и всёми тёми, къ чьимъ окровавленнымъ рукамъ прилицли трудовыя народныя деньги:

Дума показала, что она готова итти на уступки и помириться на minimum'ъ.

Казалось, такая постановка вопроса ставила «средостѣніе» въ безвыходное положеніе.

Позднъйшія событія показали, что это только такъ казалось.

### IV.

## Отказъ въ пріемѣ депутаціи.

Дума ждала отвъта на свой адресъ. Она поручила особой депутаціи представить его.

Прошелъ день и два.

Въ воскресенье, 7-го мая, въ Петербургъ сдълалось извъстнымъ, что депутація, которая должна была представить адресь, не будеть принята.

Оть предсёдателя совёта министровъ на имя С. А. Муромцева было получено увёдомленіе, въ которомъ предсёдателю Думы предлагалось послать адресъ при докладной запискё.

Въсть объ отказъ принять думскую депутацію быстро облетьла весь городь. Многіе видъли въ этомь отказъ зловъщій признакъ грядущихъ осложненій и конфликтовъ.

«Потрудитесь письменно при докладной запискъ»,—гласиль отвътъ предсъдателя совъта министровъ, и это звучало такъ: «Подайте прошеніе черезъ канцелярію».

Сколько разъ приходилось слышать эти слова, и сколько прошеній похоропено въ канцеляріяхъ всёхъ вёдомствъ и напменованій.

Но этого «прошенія», этой деклараціи перваго русскаго парламента, конечно, похоронить нельзя было. Депутація была только формой, только способомъ передачи, но не измёняла сущности историческаго акта.

По русскій народъ просиль, русскій народь хотіль, чтобы его представителей выслушали лицомъ къ лицу, такъ сказать, изъ устъ звъ чуста.

Что же скажеть Дума, какъ она будеть реагировать на отвътъ министра, который вылиль изрядный ушать холодной воды на

довърчивыя головы.

Этоть безпокойный вопрось заставиль ожидать сь особымъ интересомъ засъданія Думы.

Шли толки о томъ, что отказъ въ пріемѣ депутацін грозить серьезнымъ конфликтомъ. Высказывалось даже предположение, что Дума можеть отказаться работать.

Эти предположенія, конечно, не оправдались, и люди посвященные знали это напередъ, ибо партія «народной свободы», составлявшая большинство въ Думъ, еще наканунъ въ своемъ засъданіи ръшила, что называется, не раздувать и не подчеркивать этого инцидента.

По открытін засъданія Думы и по докладу предсъдателемъ объ отказъ въ аудіенціи группа конституціоналистовъ-демократовъ предложила формулу перехода къ очереднымъ дёламъ.

Дъло не въ способъ передачи адреса, а въ его содержаніп.

Такова была мотивировка формулы.

Проф. Новгородцевъ быль правъ, когда, развивая этотъ тезисъ, передъ Думой, доказывалъ, что «великія историческія очередныя дёла», которыя предстоять Думё, гораздо важийе разыгравшагося пнцидента.

Правъ быль и другой профессоръ М. Ковалевскій, который разсказывать въ Думъ, что въ Англін ранье соблюдались торжественные обряды при передачь монарху адреса палаты, а потомъ опи были значительно упрощены.

Правъ быль и г. Набоковъ, когда не безъ пронін говорилъ о тъхъ, которые всю сущность вопроса видять въ соблюдении придворнаго этикета, и высказываль нелишенную язвительности догадку, что адресъ уже дошель по назначению и что происшедшее скоръй говорить за это, чъмъ противъ.

Все это были совершенно справедливыя слова.

Но воть въ чемъ были неправы ораторы конституціонно-демократической партін—это въ томъ, что они придавали отказу въ аудіенцін, говоря словами проф. Новгородцева, «безконечно малое значеніе».

Представителю трудовиковъ г. Аладынну удалось върнъе опредълить значение этого отказа.

Онъ говорилъ о моральномъ правъ пародныхъ представителей быть выслушанными.

— Когда вопросъ пдетъ о мелкомъ этикетъ, съ одной стороны, и о народъ, заявляющемъ о своихъ нуждахъ — съ другой, не можеть быть сомнинія насчеть того, на какую сторону нужно Я пользуюсь, въ дапномъ случав правомъ слова того, чтобы сказанное здѣсь донеслось слово ДЛЯ СЪ этой трибуны всюду, будеть-ли это верховная власть, мипистерство или другое административное учрежденіе, и чтобы съ этой трибуны обратиться къ темь, которые послали насъ сюда. Я хочу обратить вниманіе на простой, ясный случай. Казалось, что мы добились, наконець, перваго реальнаго, дъйствительнаго шага, когда можно будеть, наконець, ясно и опредёленно сказать свое слово. Въ этотъ самый моментъ мы слышимъ, что наша депутація не принята. Я не хочу сказать, что по нашему пути воздвигнуты непреодолимыя препятствія, лишающія насъ возможности продолжать нашу работу. Ивть, я смотрю просто на двло. Препятствіе, несомившно, круппое, по не вполив достаточное для того, чтобы остановить насъ въ нашей законодательной работъ. Съ другой стороны, я считаю долгомъ заявить, что администрація должна была употребить всё усплія къ тому, чтобы депутація была принята верховной властью. Я обращаюсь къ народу и говорю: смотрите, ваши представители будуть работать, но такъ, что каждый шагъ ихъ будетъ встръчать препятствія, о которыя, наконець, можеть разбиться наша энергія.

Дума почти единогласно приняла формулу перехода къ очереднымъ дъламъ, предложенную конституціонно-демократической

партіей.

Казалось, вопрось быль псчерпань. Но въ сердцахъ крестьянъ этотъ отказъ въ пріемъ денутаціи оставиль глубокій слъдъ. Уже Дума приняла ръшеніе, а они все еще толиплись въ кулуарахъ и не могли скрыть своего огорченія.

— Такъ, значить, — говорить депутать-крестьянинь, — это называется отказать оть дому. Пришли мы, просили хозяина, а намъ говорять: дома нъть.

— Да,—вторить ему другой депутать-крестьянинь,—дома просили, лобъ разбили, сюда пришли и здѣсь лобъ разобьемъ, кланяясь.

Третьяго депутата, помоложе, положительно безпоконть мысль, какой онь дасть отвъть своимъ избирателямъ.

— Въдь они наказывали, чтобы непремъпно самому Царю передать и вдругъ—поди ты!—и депутать безпомощно разводить руками.

— Что жъ, --- отвъчають ему, --- въдь Муромцевъ быль во

дворцъ.

— Выть-то онъ быль, да много-ли словъ онъ слышалъ...

А воть другая группа.

— Просили, значить, и отказали.

— На первый разъ.

— А на другой разъ, какъ о землѣ, къ примѣру, станемъ говорить, того же, думаешь, не будеть?

И въ голосъ слышится уже почти увъренность, что и въ дру-

гой разъ «это» будетъ.

Эти люди вёрпли и надёялись. Они обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. И въ другой разъ они такъ легко уже не новёрятъ.

Такъ отнеслись къ факту отказа въ аудіенцін депутаты-крестьяне.

Они пе могли помириться съ тёмъ, что этотъ отказъ якобы

только требованіе придворнаго этикета.

Онп словно чулли, что въ немъ есть что-то большее. И если бы лидеры «кадетской» партіи внимательнье прислушались къ этимъ голосамъ крестьянской группы, то, быть-можетъ, они нашли бы иныя выраженія для своей формулы перехода къ очереднымъ дъламъ.

Такимъ образомъ, инцидентъ съ отказомъ въ пріемѣ депутаціп оказывается исчерпаннымъ. Онъ прошелъ гладко, какъ пельзя болѣе.

#### V.

### Первые шаги на поприщѣ практической законодательной работы. — Законопроектъ о неприкосновенности личности:

Провърка полномочій запяла много времени. Для удобства провърки Дума разбилась на 11 отдъловъ, и пока шли работы но отдъламъ, общія собранія Думы не назначались.

Большая часть выборовь была признана правильной и утверждена. Утвержденіе же нѣкоторыхъ избирательныхъ производствъ отложено. Полномочія депутатовъ провѣрены, и Дума можетъ перейти къ законодательной работѣ. На очереди законопроекть объ обезпечении неприкосновенности личности. Самой ужасной болячкъ нашего общественнаго строя приходится прежде всего и посвятить свое вниманіе.

Законопроекть впесень при объяснительной запискъ 31-го члена Думы. Законопроекть говорить о дъйствительной неприкосно-

венности личности.

На это слово «дъйствительной» было обращено вниманіе однимъ изъ депутатовъ г. Миклашевскимъ, который предлагалъ его вычеркнуть, какъ совершенно излишнес.

Дъйствительно лишнее.

Неприкосновенность личности или охраняется, или ея не существуеть вовсе, но это прилагательное въ заголовкъ законопроекта, чрезвычайно характерное для нашего времени, въ то же
время характеризуеть задачу, которую поставили передъ собой
авторы законопроекта. Они хотъли создать неприкосновенность
личности, такъ сказать, самую дъйствительную, т.-е. истинную,
настоящую.

Они не ограничились провозглашениемъ принциповъ, а задались цёлью создать законопроекты сложные, испещренные цифрами и статьями закона, подлежащими отмінь, изміненію, исправленію и дополненію. Они прошли по всему своду законовъ, внимательно приглядываясь, чтобы не осталась какая-инбудь зацёпа и заноза, которая бы въ рукахъ изворотливыхъ бюрократовъ могла обратиться въ оружіе противъ неприкосновенности личности. Быть-можетъ, они были недостаточно бдительны и внимательны, обходя вороха законодательнаго хлама, который мы нолучили въ наследіе отъ предшествовавшихъ законодателей. Бытьможетъ, они что-нибудь пропустили. Допущенные ими пробълы должна была восполнить комиссія, которой была поручена окопчательная редакція законопроекта, ихъ ошибки исправила бы Дума. Авторы законопроекта знали цену провозглашеніямъ. Они не забыли, что въ прошломъ году тоже былъ провозглашенъ принципъ неприкосновенности личности. Но тъ, для которыхъ не существуеть принциповъ, почувствовали, что у пихъ руки не связаны опредъленными, точными нормами закона. Послъ провозглашенія этихъ принциповъ, они учинили неслыханное издъвательство и глумленіе надъ личностью. Послъ этого только точные, детальные законы могли внушить довъріе. Авторы внесеннаго законопроекта, конечно, сознавали, что никакіе бумажные законы не могуть гарантировать гражданскую свободу, если они не охраняются реальнымъ соотношеніемъ общественныхъ силь, но

Думф пока ничего не оставалесь дфлать, какъ создавать эти бумажные законы. Общіе принципы своей соціальной и политической программы она начертала въ своемъ адресъ. Теперь она должна была перейти къ органической работв. Такова общая характеристика внесеннаго законопроекта. Онъ ставилъ своей задачей ограждение личности отъ посягательства на пее со стороны власти, какъ-то: отъ произвольнаго задержанія, отъ падзора за поведеніемъ и стісненіемъ выбора містожительства, отъ вторженія въ жилища для производства обысковъ, отъ вскрытія писемъ. Вмфстф съ тфмъ, законопросктъ устанавливалъ права граждань быть судимыми лишь въ общихъ судахъ, отмъняль исключительные законы и устанавливаль отвътственность должностныхъ лицъ за нарушение правилъ о неприкосновенности личности. Остановимся на тъхъ замъчаніяхъ, которыя были предпосланы его обсуждению въ Думъ. Собственно, къ разсмотрънію проекта по существу Дума не приступала, а лишь обсудила вопросъ о томъ, какое направление дать проекту: паправить-ин его въ общее собрание или передать въ комиссию. Почти ни для кого не существовало сомивнія, что передать законопроекть въ комиссію придется неизбіжно, и поэтому ораторы въ своихъ замъчаніяхъ обращались, главнымъ образомъ, по адресу будущей, имъющей еще образоваться, думской комиссіи. Нъкоторымь депутатамь внесенный законопроекть казался неполнымь. Въ этомъ спискъ статей, подлежащихъ отмънъ, постарались перечислить всв законодательные акты, созданные въ борьбы за освобождение и направленные противъ освобождения. Но, оказывается, что сразу этихъ актовъ и не перечесть: слишкомъ много ихъ наиздавали:

Депутать Новодворскій обращаеть вииманіе Думы прочихъ ограничительтѣ указы, которые, помимо всѣхъ ныхъ законовъ, сковывающихъ Россію, были спеціально изданы для Царства Польскаго. Онъ отмъчаеть указъ, предоставляющій администраціи право высылки граждань изъ предёловъ Царства Польскаго, указъ, дающій возможность подъ предлогомъ обнаруженія тайныхъ школь вторгаться въ жилища и т. д. На основанін этихъ данныхъ, Новодворскій полагаль, что въ компссію, которая будеть разсматривать законопроекть, необходимо включить представителей окраинь. Эта мысль встричается сочувственно. Жителямъ окраниъ есть дъйствительно чемъ дополнить картину нашего безправія и гражданской приниженности. Другихъ ораторовъ законопроектъ не удовлетворяетъ съ другой

стороны. Пиъ бы хотёлось сразу уврачевать всё болячки: вернуть слёдователямъ и судьямъ былую самостоятельность, поднять суды на должную высоту, уничтожить наросты, которые покрыли судебные уставы.

Но до детальнаго обсужденія вопроса дёло не дошло. Аладынны указаль на то, что вёдь проекты только-что роздапь, что надо еще сы нимы ознакомиться. Аладынны оказался, вёроятно, совершенно неожиданно для себя самого солидарнымы сы гр. Гейденомы, который заявилы, что всё замёчанія, высказываемыя по новоду законопроекта, совершенно безцёльны. По гр. Гейдены пошелы дальше Аладына. Опы полагалы, что Дума настолько не подготовлена, что вы одномы засёданій даже вопроса о назначеній комиссій рёшиты нельзя. Надо спачала дома подумать, хорошо обсудить, а потомы только пазначить засёданіе для рёшенія вопроса о передачё дёла вы комиссію.

Гр. Гейденъ понималъ, что эта новая затяжка не по душѣ собранію, и поэтому «просилъ милости» у меньшинства. Авторы законопроекта изъявили согласіе отложить рѣшеніе во-

проса.

Нъкоторыя существенныя указанія сділаль Кузьминь-Караваевъ. Онъ обратлив внимание Думы на то, что законопроекть, отмёняя ибкоторыя статьи въ интересахъ неприкосновенности личности, задъваеть сосъднія области законодательства, которыя бують соотвётственной переработки. Онь подчеркнуль неизбёжпость затрудненій, которыя встрітить Дума при разборів отдъльныхъ законопроектовъ. А тутъ крестьянинъ-депутатъ Жуковскій выдвинуль новыя затрудненія: «Кто его знаеть, что туть за статьи прописаны, мы не понимаемъ»... Дъйствительно, трудно было что-нибудь понять въ этомъ пестрящемъ перечив цифръне только крестьянину, но и опытному юристу. Жуковскій подаль мысль о необходимости, чтобы на будущее время печатались статьи, на которыя имъются ссылки предлагаемыхъ проектовъ. Эта мысль встречаетъ поддержку со стороны Кузьмина-Караваева и нѣкоторыхъ другихъ депутатовъ. Мысль казалась такой простой и ясной. Отчего, правда, и не папечатать въ видѣ приложеній къ законопроекту? Но... Это «но» выставилъ рядъ ораторовъ. Хорошо напечатать десятокъ-другой статей. Но если будеть внесень проекть объ уравцении крестьянь въ правахъ, то неужели перечислять всю необъятную массу законовъ, подлежащихъ отмънъ. Это съ одной стороны. Но есть и другая, болже принципіальная сторона, которую отмічаєть думы и безъ того обставлено стъснительными условіями. Если отъ депутатовъ, вносящихъ законопроекты, требовать подробнаго указанія статей въ законахъ—это еще больше стъснить возможность законодательной инпціативы. Но Жуковскій стоитъ на своемъ и повторяетъ свою мысль, извиняясь, что безноконтъ собраніе «неуклюжими словами». Вст понимають, что къ этимъ «пеуклюжимъ словамъ» необходимо прислушиваться, а то и законопроекты могутъ оказаться весьма неуклюжими, если часть депутатовъ пе будетъ знать, о чемъ ртчь пдетъ. Дума окончательно не ртшила этого вопроса. Но слъдующіе ораторы указали на возможность выхода путемъ образованія библіотеки при Думъ и печатаніи статей въ случать необходимости.

Такъ прошли первые шаги Думы на поприщъ практической

законодательной работы.

Въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій Думѣ пришлось вернуться къ законопроекту о неприкосновенности личности. Длинной верепицей потянулись детальныя замѣчанія и дополненія.

Слово было предоставлено М. Ковалевскому.

Почтенный ученый напомнить собранію, что требованія, положенныя въ основу предложеннаго проекта о неприкосновенности личности, составляють неотъемлемое право англичань, начиная съ 1215 года... Почти черезъ 700 лѣть первому русскому парламенту приходится выставлять эти требованія, какъ нѣчто новое!

Собраніе оживилось, когда слова попросиль министръ юстиціи г. Щегловитовъ. Г. Щегловитовъ—словоохотливый человъкъ. Говорить мягко, округленно, ласково,—по выраженію крестьянскихъ депутатовъ. Послушайте его со стороны, и вы диву дадитесь, за что это только депутаты «разсердились» на гг. министровъ. Они очень либеральные и отзывчивые люди, эти гг. министры. По крайней мъръ г. Щегловитовъ.

— Законопроекть, — говорить министрь, — о неприкосновенности личности не исчернываеть всего того, что относится къ области гражданской свободы. Мало написать законъ, надо чтобы онъ исполнялся!..

Каково?!

<sup>—</sup> Исполненіе закона можеть оградить только судь. Слушайте дальше:

— Только правильная постановка гражданской и уголовной отвътственности должностныхъ лицъ можетъ обезпечить исполнение закона!

Это еще не все.

— Эта отвътственность должна быть поставлена значительно

шпре...

Тихая рѣчь все журчить. Депутаты отвѣчали на рѣчь министра гробовымъ молчаніемъ. Нѣкоторые оказались и совсѣмъ неблагодарными и напомнили г. министру, что во главѣ отвѣтственности должностныхъ лицъ стоитъ отвѣтственность самихъ министровъ передъ народнымъ представительствомъ. А депутатъ Черносвитовъ, бывшій товарищъ предсѣдателя окружнаго суда, напомнилъ г. министру юстиціи иѣсколько непріятныхъ фактовъ изъ совсѣмъ недавняго прошлаго, — напомнилъ объ униженіи судейскаго званія, о кандидатахъ безправія, о бюрократизаціи суда, которая расцвѣла такимъ пышнымъ цвѣткомъ. Впрочемъ, г. Щегловитовъ этого уже не слышалъ, такъ какъ его уже не было въ ложѣ: гг. министры не любять дожидаться реплики, ибо отлично понимають, что пріятнаго имъ придется слышать мало.

Послѣ рѣчи Щегловитова, въ кулуарахъ циркулировали слухи о томъ, что премьеръ не доволенъ словоохотливостью Щегловитова, что отставка его неминуема и что это вопросъ всего нѣсколькихъ дней.

Предварительныя замічанія по вопросу о неприкосновенности личности окончились:

Больше Думъ не суждено было вернуться къ этому вопросу.

#### VI.

# Историческій день 13-го мая. Отвѣтъ министерства. Требованіе отставки.

Насталь историческій день.

Порядокъ засъданій Государственной Думы быль нарушенъ.

Министерство выступило со своимъ отвътомъ.

Отвъть читаль предсъдатель совъта министровъ г. Горемыкинъ. Приводимъ буквально этотъ текстъ, впослъдствін волею начальства расклеенный на всъхъ перекресткахъ.

«Совъть министровь, разсмотръвь переданный Его Пмператорскому Величеству адресь Государственной Думы на привътственныя слова, съ коими Государю Императору благоугодно было обратиться къ Государственному Совъту и Государственной Думъ, принялъ во вниманіе, что высказанныя въ этомъ адресъ пожеланія и предположенія касаются одни предметовъ законодательства, а

другія—государственнаго управленія.

Полагая въ основание своей дъятельности соблюдение строгой законности и обсудивъ въ связи съ этими началами высказанныя Государственной Думой соображения, правительство выражаетъ, прежде всего, готовность оказать полное содъйствие разработкъ всъхъ вопросовъ, возбужденныхъ Государственной Думой, которые не выходятъ изъ предъловъ предоставленнаго ей законодательнаго почина:

Такое содъйствіе, вполив отвъчающее обязанностямъ правительства разъяснить Государственной Думв свой взглядь по существу этихъ вопросовъ и отстаивать свои предположенія по каждому изъ пихъ,—оно окажетъ и въ измѣненіи избирательнаго права, хотя, съ своей стороны, и не считаетъ этотъ вопросъ подлежащимъ немедленному обсужденію, такъ какъ Государственная Дума только еще приступаетъ къ своей законодательной дъятельности, а потому и не усиѣла выяснить потребности въ измѣненіи способа ея составленія.

Съ особеннымъ вниманіемъ относится совѣтъ министровъ къ возбужденнымъ Государственною Думой вопросамъ о незамедлительномъ удовлетвореніи насущныхъ нуждъ сельскаго населенія и изданіи закона, утверждающаго равноправіе крестьянъ съ лицами прочихъ сословій, объ удовлетвореніи нуждъ рабочаго класса, о выработкѣ закона о всеобщемъ начальномъ образованіи, объ изысканіи возможныхъ способовъ къ вящиему привлеченію къ тягостямъ налоговъ болѣе состоятельныхъ слоевъ цаселенія и о преобразованіи мѣстнаго управленія и самоуправленія съ принятіемъ въ соображеніе особенностей окраинъ.

Не меньшее значение придаеть совъть министровъ и отмъченному Государственной Думой вопросу объ издании новыхъ законовъ, обезпечивающихъ неприкосновенность личности, свободу совъсти, слова и печати, собраній, союзовъ, вмъсто дъйствующихъ иынъ временныхъ правилъ, замъна конхъ правилами, изданными во вповь установленномъ законодательномъ порядкъ, предусмотръна была при самомъ изданіи ихъ. При этомъ совъть министровъ почитаетъ, однако, необходимымъ оговорить, что при выполненіи этихъ законодательныхъ работъ пеобходимо вооружить административныя власти дъйствительными способами къ тому, чтобы

при дъйствіи законовъ, разсчитанныхъ на мирнос теченіе государственной жизни, правительство могло предотвращать злоунотребленія дарованными свободами и противодъйствовать посягательствамъ, угрожающимъ обществу и государству.

Относительно разръщенія земельнаго крестьянскаго вопроса путемъ указаннаго Государственной Думой обращения на этотъ предметь земель удёльныхъ, кабинетскихъ, монастырскихъ, церковныхъ и принудительнаго отчужденія земель частновладольческихъ, къ которымъ принадлежатъ и земли крестьянъ-собственниковъ, пріобравшихъ ихъ покупкою, —совать министровъ считаеть своею обязанностью заявить, что разрешение этого вопроса на предложенныхъ Государственной Думой основаніяхъ безусловно недопустимо. Государственная власть не можетъ признавать право собственности на земли за одними и въ то же время отнимать это право у другихъ, не можетъ государственная власть и отрицать вообще право частной собственности на землю, не отрицая одновременно права собственности на всякое иное имущество. неотъемлемости и неприкосновенности собственности является во всемъ мірѣ п на всѣхъ ступеняхъ развитія гражданской жизни красугольнымъ камнемъ народнаго благосостояція и общественнаго развитія, кореннымъ устоемъ государственнаго и мъстнаго быта, безъ коего немыслимо и самое существование государства. Не вызывается предположенная міра и существомъ дъла. При обширныхъ, далеко не исчерпанныхъ средствахъ, находящихся въ распоряжении государства, и при широкомъ примъненін всьхъ законныхъ къ тому способовъ, — земельный вопросъ, несомивнио, можеть быть успвшно разрвшень безь разложенія самаго основанія нашей государственности и подтачиванія жизненныхъ силь нашего отечества.

Остальныя включенныя въ адресъ Государственной Думы предположенія законодательнаго свойства сводятся къ установленію отвътственности передъ народнымъ представительствомъ министровъ, пользующихся довъріемъ большинства Думы, упраздненію Государственнаго Совъта и устраненію установленныхъ особыхъ узаконеній о предълахъ законодательной дъятельности Государственной Думы. На этихъ предположеніяхъ совътъ министровъ пе считаетъ себя въ правъ останавливаться: они касаются коренного измъненія основныхъ законовъ, не подлежащихъ, по силъ оныхъ, нересмотру по почину Государственной Думы.

Наконецъ, что касается заботъ Государственной Думы объ укръплении въ армии и флотъ началъ справедливости и права,

то въ этомъ отношенін правительство заявляеть, что въ войскахъ Его Императорскаго Величества начала эти съ давнихъ поръ установлены на незыблемыхъ основахъ. Ныпѣ же заботы Державнаго Вождя и Императора направлены, какъ это явствуеть изъ послѣднихъ по сему предмету мѣропріятій, къ улучшенію матеріальнаго быта армін и флота.

Пзысканіе средствъ, необходимыхъ для болѣе широкаго осуществленія этихъ мѣропріятій, составитъ одну изъ главныхъ задачъ прежнихъ властей и вновь установленныхъ законода-

телбныхъ учрежденій.

Обращаясь ко 2-й группъ выраженныхъ Государственной Думой предположеній — объ устраненін дёйствій исключительныхъ законовъ и произвола отдёльныхъ должностныхъ лицъ, совётъ министровъ находитъ, что они относятся всецъло къ области государственнаго управленія. Въ этой области полномочія Государственной Думы заключаются въ правъ запроса министрамъ н главноуправляющимъ отдёльными частями по поводу незакономфрныхъ дъйствій, последовавшихъ со стороны ихъ самихъ или подвідомственных имъ лицъ и установленій. Независимо отъ сего, водворение въ нашемъ отечествъ строгой законности на началахъ порядка и права составляеть особую заботу правительства, которое и не преминеть твердо следить за темъ, чтобы действія отдёльныхъ правительственныхъ органовъ были постоянно пропикнуты теми же стремленіями. Отмеченная Государственною Думою неудовлетворительность исключительныхъ законовъ, паправленныхъ къ обезпеченію порядка и спокойствія въ случаяхъ чрезвычайныхъ, сознается и самимъ правительствомъ. Разработка взамёнь ихъ новыхъ, болёе совершенныхъ, производится въ ближайшихъ въдомствахъ. Если, не взирая на неудовлетворительность этихъ законовъ, дъйствія ихъ были последнее время, тъмъ не менъе, распространяемы па многія мъстности, то причина къ тому хранится исключительно въ непрекращающихся допынъ повседневныхъ убійствахъ, грабежахъ и возмутительныхъ насиліяхъ. Основною обязанностью государственной власти является охраненіе жизни и имущества мирныхъ обывателей. Совъть министровъ въ сознаніи всей тяжести лежащей на немъ въ этомъ отношении отвътственности передъ страною заявляетъ, что доколь указанныя противозаконія, охватившія страпу, не прекратятся и въ распоряжение правительственной власти не будуть предоставлены вновь изданными законами действительныя средства борьбы съ беззаконіемъ и нарушеніемъ основныхъ началь общественной и личной безопасности, правительство вынуждено ограждать ее всёми существующими нынё законными способами.

Общая политическая амнистія, ходатайство о коей заявлено Государственною Думою, заключаеть, съ одной стороны, помилованіе приговоренныхъ по суду, а съ другой—освобожденіе отъ мъръ административнаго взысканія лицъ, подвергнутыхъ имъ въ порядкъ положенія объ усиленной и чрезвычайной охранъ и военнаго положенія. Помилованіе приговоренныхъ по суду, какового бы свойства ни были совершенныя дъянія, составляетъ прерогативу верховной власти, отъ которой единственно и всецью зависитъ проявить Царскую милость къ впавшимъ въ преступленія. Совъть министровъ, съ своей стороны, паходить, что общему благу не отвъчало бы въ пастоящее смутное время номилованіе преступниковъ, участвовавшихъ въ убійствахъ, грабежахъ и насиліяхъ.

Что же касается лиць, лишенныхъ свободы въ порядкъ административномъ, то совътомъ министровъ приняты мъры къ самому тщательному пересмотру состоявщихся въ этомъ порядкъ постановленій для освобожденія всъхъ тъхъ лицъ, предоставленіе коимъ свободы не угрожаетъ общественной безопасности, ежедневно нарушаемой преступными на нее посягательствами.

Пезависимо отъ приведенныхъ выше соображеній по содержанію адреса Государственной Думы совъть министровъ находить нужнымъ напомнить въ общихъ чертахъ свои предположенія въ области законодательной. Сила русскаго государства зиждется прежде всего на силъ его земледъльческаго населенія. Благосостояніе нашего отечества не достижимо, пока не обезпечатся пеобходимыя условія успъха и процвътанія земледъльческаго труда, который составляеть основу всей нашей экономической жизни.

Считая поэтому крестьянскій вопрось, въ виду его всеобъятнаго государственнаго значенія напболье важнымъ изъ подлежащихъ нынь разрышенію, совыть министровь признаеть, что въ соотвытствій съ этою важностью требуется особливая заботливость и осторожность изысканія путей и способовь для его разрышенія.

Осторожность въ этомъ дёлё необходима во избёжаніе рёзкихъ потрясеній исторически-своеобразно сложившагося крестьянскаго быта. Однако, по мнёнію совёта, послёдовавшее преобразованіе нашего государственнаго строя съ предоставленіемъ крестьянскому населенію участія въ законодательной дѣятельности, предопредѣляеть главныя основанія предстоящей крестьянской реформы. При этихъ условіяхъ обособленное крестьянское сословіе должно уступить мѣсто объединенію ихъ съ другими сословіями въ отношеніи гражданскаго правопорядка, управленія и суда.

Должны также отпасть всё тё ограниченія правъ собственности на надёльныя земли, которыя были установлены для обез-

печенія псиравнаго погашенія выкупного долга.

Уравненіе крестьянь въ ихъ гражданскихъ и политическихъ правахъ съ прочими сословіями отнюдь не должно лишать государственную власть права и обязанности высказывать особую заботливость къ нуждамъ земледѣльческаго крестьянства. Мѣропріятія въ этой области должны быть направлены какъ къ улучшенію условій крестьянскаго земленользованія въ его суствующихъ границахъ, такъ и къ увеличенію площади землевладѣнія малоземельной части населенія за счетъ свободныхъ казенныхъ земель и пріобрѣтенія частновладѣльческихъ земель при содѣйствіи крестьянскаго поземельнаго банка.

Предстоящее въ семъ отношении для государства поле дъятельности обширно и плодотворно. Подъемъ сельско-хозяйственнаго промысла, находящагося ныит на весьма низкой ступени развитія, увеличить размъръ производства страны и этимъ возвысить уровень общаго благосостоянія. Громадныя пространства пригодной для обработки земли нынт пустують въ азіатскихъ владъніяхъ имперіи. Развитіе переселенческаго дъла составить въ виду этого одну изъ первтышихъ заботъ совъта министровъ.

Сознавая неотложность поднятія умственнаго и правственнаго уровня массь населенія развитіемь его просвѣщенія, правительство изготовляєть соотвѣтствующія выраженнымь по сему предмету Государственною Думой пожеланіямь предположенія о всеобщемь начальномь образованіи путемь широкаго привлеченія

къ дълу народнаго обученія общественныхъ силъ.

Озабочиваясь, кромѣ того, правильной постановкой средняго и высшаго образованія, совѣть министровъ вносить въ ближайшее будущее на разсмотрѣніе Государственной Думы проекть преобразованія средней школы, открывающій просторъ для общественнаго и частнаго въ этой области почина, а равно проекть реформы высшихъ учебныхъ заведеній, построенный на началахъ самоуправленія.

Проникнутый убъжденіемъ, что провозглашенное Государемъ Императоромъ обновление правственнаго облика земли русской немыслимо безъ водворенія въ странѣ истинныхъ началь законности и порядка, совъть министровь выдвигаеть въ первую же очередь вопросъ о мъстномъ судъ и устройствъ его на такихъ основаніяхъ, при конхъ достигалось бы приближеніе суда къ населенію, упрощеніе судебной организаціи, а также ускореніе и удешевленіе судебнаго производства. Одновременно съ выработаннымъ проектомъ мъстнаго судоустройства совътъ министровъ вносить въ Государственную Думу проекты измѣненія дъйствующихъ правиль относительно гражданской и уголовной отвътственности должностныхъ лицъ. Проекты эти исходятъ изъ той мысли, что сознание святости и непарушимости закона можеть укорениться въ населеніи только наряду съ увфренностью въ невозможности безнаказаннаго нарушенія закона не со стороны обывателей, но и представителей власти.

Стремясь, за симъ, къ достиженію возможно полной уравнительности въ дёлё распредёленія налогового бремени, совёть министровь предполагаеть внести на уваженіе законондательной власти проекть о подоходномъ налогі, объ изміненій положенія о пошлинахъ съ наслёдствь и о крібностныхъ пошлинахъ, и о пересмотрі пікоторыхъ видовъ косвенныхъ налоговъ.

Наконець, въ ряду изготовленныхъ законопроектовъ совъть министровъ считаетъ нужнымъ упомянуть еще о проектъ преобразованія паспортнаго устава, предполагающаго отмъну нынъшнихъ паспортовъ и видовъ на жительство.

Въ заключение совъть министровъ считаетъ долгомъ заявить, что, сознавая первостепенное значение мъръ, направленныхъ къ обновлению нашего законодательства на началахъ Высочайнаго манифеста 17-го октября 1905 г., правительство, вмъстъ съ тъмъ, проникнуто убъждениемъ, что могущество государства, сго виъшняя кръность и внутренняя сила неизмънно покоятся на закономърной, по твердой и дъятельной исполнительной власти. Подобную власть правительство намърено неуклонно проявлять, въ сознания лежащей на немъ отвътственности за сохранение общественнаго порядка передъ Монархомъ и русскимъ народомъ. Совъть министровъ питаетъ увъренность, что Государственная Дума въ убъждени, что мирное преуспълние российскаго государства зависитъ отъ разумнаго сочетания свободы и порядка, своей спокойной созидательной работой номожетъ ему внести столь необходимое для страны успокоение во всъ слои населения».

Таковъ быль отвътъ министерства.

Правительство заговорило...

Два теченія, два міра столкнулись.

Дума существовала двѣ недѣли, но до этого дня она не видала правительства. Она создала свой отвѣтъ на тронцую рѣчь.

Правительство молчало.

Дума провозгласила принцины своей будущей законодательной дъятельности.

Правительство молчало.

Дума устами своихъ ораторовъ клеймила старый режимъ, проклятое кровавое прошлое.

Правительство молчало.

Доходили лишь отрывочные слухи, что правительство, въ союзъ съ придворной камарильей, готовить въ тиши свой отвътъ. И правительство, наконецъ, заговорило. Оно выступило со своей деклараціей. Политически глухіе должны были вынуть вату, которой были заткнуты ихъ уши. Политически слъные должны были прозръть и увидъть, какъ во всю страшную широту разверзлась пропасть, отдъляющая эти два міра, и что нъть той силы, которая создасть мость черезъ эту пропасть.

Исконные враги—народъ и бюрократія столкнулись лицомъ

къ лицу.

Бюрократія дряхлівощей рукой кинула вызовь, и народные представители его приняли. Народные представители увиділи, съ кімь они иміють діло. Этого момента ждаль нашь парламенть.

Съ утра уже совъщались группы, готовясь къ встръчь. Ожиданіе и сосредоточенность. Звонокъ предсъдателя, призывающій въ залу засъданій, звучаль долго и какъ-то тревожно.

Заль быстро наполняется.

Появляются министры: Коковцевъ, Щегловитовъ, Шванебахъ, Фредериксъ и занимаютъ мѣста въ министерской ложѣ. Вотъ, въ первомъ ряду этой ложи показалась фигура Горемыкина. Онъ здоровается со своими коллегами и занимаетъ мѣсто въ первомъ ряду съ края, ближайшаго къ кафедрѣ предсѣдателя. На видъ онъ совершенно спокоенъ. Въ рукахъ у него синяя обложка и въ ней какія-то бумаги. Это—«дѣло» о деклараціи.

Господа бюрократы остаются вёрны себё—у нихъ не хватаетъ умёнія для устной, непосредственной рёчи, и на сцену выдвигается «дёло». Здёсь, въ этомъ «дёлё», они рёшили нохоронить всё надежды русскаго народа... Ложа, расположенная слѣва отъ предсѣдателя, также полна: здѣсь расположились члены нашей верхней палаты, явившіеся наблюдать за интереснымъ турпиромъ.

Появляется Муромцевъ. Проходя мимо министерской ложи, онъ пожимаеть руки Шванебаху и двумъ-тремъ товарищамъ ми-

нистровъ.

Горемыкинъ и рядомъ сидящій Фредериксъ молча провожають его глазами.

— Объявляю засёданіе открытымъ. Г. предсёдатель совёта министровъ желаетъ быть выслушаннымъ Думой.

Движеніе волной прокатилось но заль, а затымь водворилась

мертвая тишина.

Горемыкинъ входитъ на каоедру, поправляетъ пенсне и раскладываетъ свое «дѣло». Престарѣлый премьеръ не обнаруживаетъ волненія, выступая передъ народными представителями со своей похоронной деклараціей. Онъ читаетъ медленно, глухимъ старческимъ голосомъ. Иногда дѣлаетъ наузу и подчеркиваетъ нѣкоторыя слова, которыя кажутся ему особенно важными. Его слушаютъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

Декларація прочитана...

Мертвая тишина...

Горемыкинъ медленио спускается съ каоедры и занимаетъ свое кресло.

Онъ кончиль. Его слушали.

Теперь очередь ему слушать.

П не одному ему, а всёмь, которые рядомъ съ нимъ занимають министерскія кресла.

И они слушали.

Такихъ ръчей, бросаемыхъ прямо въ лицо, гремъвшихъ какъ пощечины, —русскіе министры еще не слыхали.

Давно къ нимъ доносились стоны и проклятья измученной страны. Но всенародно, передъ лицомъ всей Европы, всего міра, ихъ такъ еще не хлестали.

И ихъ курульныя кресла казались имъ непомѣрно жесткими. Они не знали, куда дѣвать свои глаза. Что дѣлать со своими руками.

Горемыкинъ запрокинулъ голову и смотрѣлъ въ потолокъ, словно ища тамъ поддержки и сочувствія. Щегловитовъ облокотился на руку и слушалъ. Фредериксъ не выдержалъ, — первый покинулъ ложу.

А ръчи лились бурной лавой... Слова горящими искрами надали на старыя приказныя головы.

Первымъ говорилъ Набоковъ. Сдержанный и корректный, онъ въ самой аристократической формъ указаль непрошеннымъ гостямъ настоящее мъсто.

— Хотя нечать въ послъдніе дни подготовила насъ къ тому, что мы сегодня услышали, но, тъмъ не менье, я думаю, что выражу общее настросніе Государственной Думы, если скажу, что чувство, насъ охватившее, есть чувство полнаго разочарованія и полной пеудовлетворенности. Когда нъсколько недъль тому назадь прежній кабинеть графа Витте подаль въ отставку, то такая отставка министерства паканунь открытія Думы не могла имъть никакого другого объясненія, кромь того, что отнынъ правительственное министерство ръшается вступить на новую дорогу, что оно отказывается отъ прежнихъ старыхъ лозунговъ и что оно памърено вступить на конституціонный путь. Оказывается, мы ошиблись, и вмъсть съ нами ошиблось и общественное мнъніе. Мы не имъемъ даже зачатковъ конституціоннаго министерства. Мы имъемъ только ть же старые бюрократическіе лозунги.

Я не буду сейчасъ разсматривать предъявленную намъ декларацію, — это лучше меня сділають мон товарищи, — я остановлюсь только на некоторыхъ пунктахъ. Прежде всего, на томъ вопросъ, который всъхъ волнуеть всего спльнъе и о которомъ мы заявили въ первомъ же собранін Государственной Думы. Предсъдатель совъта министровъ нашелъ возможнымъ упомянуть здъсь объ амнистін, и упомянуль о ней въ такомъ категорически отрицательномъ смыслѣ, что не знаемъ, относятся-ли слова МЫ предсёдателя совёта министровъ къ вопросу объ аминстіп, какъ къ вопросу законодательной деятельности, или какъ къ вопросу государственнаго управленія. Мы относимъ аминстію къ прерогативамъ верховной власти. Мы обратились къ верховной власти, и никакого посредничества между нами и верховной властью по вопросу объ ампистіп мы не допустимъ и возможность его отрицаемъ! (Оглушительные, долго несмолкающе аплодисменты). Въ дальнъйшихъ категорическихъ императивахъ въ какой они высказаны, той формѣ, въ мы усматриваемъ прямой п ръщительный вызовъ народному представительству. (Громъ аплодисментовъ). Не выслушавъ нашихъ. мижній **B0** полнотъ, и основываясь всей ПХЪ только съ которымъ, на адресъ, я повторяю, мы обратились не къ

псполнительной, а къ в ерховной власти, памъ говорять, что ръшеніе земельнаго вопроса на предложенныхъ Государственной Думой основахъ безусловно неосуществимо. Въ этомъ заявленін мы усматриваемъ прежній тонь, тоть тонь, оть котораго пора уже отказаться. Повторяю, мы усматриваемъ въ этомъ вызовъ, и этотъ вызовъ мы принимаемъ. (Аплодисменты). Мы будемъ вносить законопроекты, но мы, прежде всего, не допустимъ, чтобы начала, заложенныя въ этихъ законопроектахъ, внесли, какъ выразился председатель совета министровь, разложение основь государственности и подточили силы пародныя. Я думаю, что за нами стоить весь народь, мы говоримь отъ имени народа. Не мы подтачиваемъ силы народа, не мы разлагаемъ основы государственности. Политика половинчатыхъ уступокъ, свойственная нашему правительству, она уже подточила народныя силы. (Аплодисменты). Затемь мы слышали, что те исключительные законы, подъ дъйствіемъ которыхъ задыхается Россія, будуть примъняться и впредь; что тѣ лица, которыя приняли на себя бремя правленія государствомъ, понимаютъ, что пародной революціи надлежить отвъчать правительственнымъ терроромъ. Стало-быть, эта глубокая и прискорбная ошибка, которая проистекаетъ изъ непониманія, что правительственный терроръ пменно и создаеть революцію, сулить Россіи новыя неисчислимыя бъдствія. Я не буду дальше разсматривать заявленія предсёдателя совёта министровъ, я только подчеркну и отмъчу тотъ конституціонный абсурдъ, который созданъ современнымъ положеніемъ вещей. Думу приглашають къ созидательной работъ и вмъстъ съ тъмъ, одну изъ главныхъ осповъ этой работы считають недопустимой. Намъ отказывають въ поддержкъ для исполненія закопныхъ требованій народа. Какая же можеть быть созидательная работа, возможно-ли обновление Россіи, о которомъ говорили съ высоты престола, при подобныхъ условіяхъ? Мы полагаемъ, что выходъ одинъ: разъ насъ призываютъ къ борьбъ, разъ намъ говорятъ, что правительство является не исполнителемъ требованій народнаго представительства, а его критикомъ, и отрицателемъ, то, съ точки зрвнія народнаго представительства, мы можемъ сказать только одно: исполнительная власть должна нокориться власти законодательной.

На канедру входить Родичевь. Худой и блёдный. Со словами гнёва и негодованія на устахъ.

— Господа, съ тяжелымъ чувствомъ всхожу я по этимъ ступенямъ. Мы потеряли ту надежду, ту въру, съ которыми паселеніе

носылало насъ въ Думу. Мы явились сюда, выражая готовность върпть въ возможность работы, направленной из обновлению страны; мы ждали, что власть пойдеть къ намъ навстречу; мы готовы были забыть прежнюю діятельность людей, въ рукахъ которыхъ была власть. Мы готовы были не вспоминать о томъ, что на порогъ обновленія Россін власть находилась въ рукахъ лицъ, работавшихъ падъ угиетеніемъ страны. Сегодня напи надежды рушились, намъ прочтенъ урокъ, намъ заявили, что мы подтачиваемъ жизненныя основы страны, памъ указали рамки, въ которыхъ насъ будуть выслушивать и оказывать намъ содъйствіе представители твердой и дъятельной исполнительной власти. Намъ заявили, что вопросъ объ отвътственности министерствъ въ рамки нашей деятельности не входять, такъ какъ это вопросъ основныхъ законовъ. Нътъ, господа, это не вопросъ основныхъ законовъ, не въ законъ должно быть написано, что министерство, не пользующееся довъріемъ народнаго представительства, уходить оть власти. (T poms продолжительных в аплодисментовъ). Это положение должно быть внёдрено въ совести государственныхъ людей. И если въ ихъ совъсти нътъ этого сознанія, то писать это въ законъ безплодно. Намъ сказали здъсь, что въ совъсти нашихъ государственныхъ людей, нашего правительства это не написано, -- такъ мы и объявимъ народу. Итакъ, то министерство, которое считаеть себя безотвътственнымъ предъ народнымъ представительствомъ, объщаетъ намъ, что нынъ будеть властью законом врной, твердой и двятельной. Законом врной, но по какому закону? По закону, по которому сохраняется положеніе усиленной охраны; по закону, высказывающемуся противъ отмёны всёхъ дёйствующихъ законовъ, обезпечивающихъ полную разнузданность власти. Да, такіе именно законы необходимы людямь, не несущимь никакой отвътственности; имь нужень законь, развязывающій пить руки, разрішающій пить все; съ такимъ закономъ они могутъ поддерживать «порядокъ». Я считаю умъстнымъ напомнить вамъ завътъ одного изъ выдающихся государственныхъ людей — освободителя и объединителя Италіи, знаменитаго Кавура. Умирая, онъ обратился къ своему государю съ предсмертной просьбой стараго върнаго слуги: «Только не вводите усиленной охраны, военнаго и осаднаго положенія; только не вводите этого; помните, что это средство годно для управленія дураковъ!» (Взрывъ оглушительныхъ аплодисментовъ). Теперь это правило государственной мудрости забыто. (Ораторъ поворачивается въ сторону министерской ложи). Теперь,

наобороть, намь говорять, что исключительные законы пеобходимы для сохраненія порядка; правительство заявляеть объ этомъ ноложительнымь образомь; мы же говоримь, что все то горе, которое терпить страна, это дёло рукъ тёхъ, которые въ теченіе еёковъ угнетали, отрицали правду, отрицали равноправіе, стояли на-стражё интересовъ высшихь, имущихъ классовъ. Для этого и нужна была имъ старая политика гнета и произвола, для этого имъ нужно было положеніе объ усиленной охранё. Воть гдё корень революціи, воть гдё корень разложенія государственныхъ пачаль, а для умиротворенія страны нужны прежде всего исзыблемыя основы права, обязательнаго для всёхъ права, которое прежде всего признавалось бы посителями власти.

Отъ одного лица я слышаль много лёть тому назадь, что отвётственность власти предъ закономь хуже, чёмь безсмысленныя мечтанія. Это просто глупость. Въ настоящее время я услышаль эту глупость въ устахъ представителя власти. Намъ говорять: мы твердо соблюдаемъ законъ; я добавлю: съ тёмъ, чтобы нарушать его каждую минуту. Намъ говорять, что административная власть пересмотрить списокъ лицъ, которыя мотуть быть освобождены, если только это освобожденіе не грозить опасностью странѣ. Это старая традиція, въ силу которой граждане попрежнему раздёляются на опасныхъ и вредныхъ, угодныхъ и неугодныхъ. Въ удёлъ неугодныхъ достается тюрьма, ссылка, а угодные, мы знаемъ...

Ораторъ гиввно обрываеть свою рвчь.

Мы въ правъ требовать, чтобы эти надругателства надъ правдой, наконець, прекратились. Они стремятся не къ обновленію, а къ разрушенію страны. Намъ объявлено, что крестьянское обновленіе составляеть особую заботу нынёшняго правительства, наличный составъ котораго до сихъ поръ заботился о «попечительной» власти падъ крестьянскимъ населеніемъ. Эта попечительная власть, примънявшая порку даже послъ ея отмъны, не подвергалась еще отвътственности, а, наоборотъ, награждалась. Вмъэтой попечительной власти крестьянамь объщають осо-ТŤ, бенную заботливость, но объщають ее кто TPC-ВЪ земельной реформы, въ требованіи, чтобы бованіи право собственности было перестроено и утверждено незыблена мыхъ началахъ справедливости, — отказываютъ намъ наотръзъ. Наши заботники, бывшіе до сихъ поръ попечителями, читаютъ намъ уроки объ обязанности сохраненія права собственности. Народные представители отлично знають, что такое право собствен-

пости, отлично знають, что законь о правъ собственности должень быть внедрень въ правосознание народа. Мы въ праве требовать, чтобы вопросъ права рёшался народнымъ представительствомъ, чтобы народные представители при тъхъ лицахъ, и той власти, которая является безотвътственной, не получали уроковъ и наставленій. Страна ждеть обновленія. Мы просили прекратить преступленія, но наши надежды отвергнуты. Вмісто сотрудничества мы встръчаемъ со стороны властей отпоръ п напоминание о границахъ, въ которыхъ страна должна быть обновляема. Мы встръчаемъ лишь цъпляніе за старое безправіе. Но мы не остановимся передъ нашей задачей; мы знаемъ, откуда идетъ революція; мы видимь, кто снова готовъ ввергнуть страну въ грабежи и кровопролитія. Наши глаза открылись, откроются и у всего русскаго народа. Обновить страну можно только дъйствительно въ союзъ съ народомъ. Министры, обновляющие страну, должны итти въ согласіи съ народными представителями. Министры, совъсть ваша говорить, что вамь нужно дълать: уйти и дать мъсто другимъ!

Эти слова были брошены смёло и сильно, и залъ застопалъ отъ рукоплесканій. Единодушное «вонъ!» слышалось въ этихъ рукоплесканіяхъ.

А они сидъли и слушали. Каеедру занимаеть Аникинь.

— Они къ крестьянамъ проявили особенную заботливость. Если передъ вами развернуть панораму тюремъ, вы увидите, что три четверти ихъ наполнены крестьянами. Если бы всевидящимъ окомъ окинуть горы труповъ, вы бы увидѣли, что это—крестьянскія кости. Они охраняютъ неприкосновенность собственности, а сравниваніе цѣлыхъ селеній съ землей?!.

Негодующія ноты слышатся въ рѣчи оратора: онъ ненавидить этихъ людей, которые пришли народному представительству давать «уроки объяснительнаго чтенія», чтенія о землів, світів и власти.

Затъмъ говориль длинный рядъ ораторовъ. Всъхъ ръчей не передать, да это и не входитъ въ нашу задачу. Выбираемъ наиболъе яркія ръчи.

Слова просить М. М. Ковалевскій.

— Господа народные представители! Вы созваны здёсь волею Государя Императора отъ всёхъ слоевъ населенія. Несовершенство избирательнаго закона повинно въ томъ, что землевладёльцевъ здёсь больше, чёмъ другихъ. Всё землевладёльцы едино-

тласно въ адресъ, поданномъ на имя Государя Императора, признали, что считають необходимымь, своевременнымь и неизбъжнымъ выкупъ частновладъльческихъ земель въ интересахъобщественной необходимости. Въ отвътъ на это (Обращаясь къ министрамъ) вы приходите и читаете что-то подобное прописямъ, въ которыхъ говорится, что право собственности священнои неприкосновенно. Неужели вы, народные представители, незнаете, что собственность неприкосновенна и что она ни мало не нарушается постановленіемъ Государственной Думы? Министры какого правительства говорять намъ о пеприкосновенности собственности? Министры правительства, которое въ 1861 году освободило крестьянъ. Если бы мы отвъчали на пазиданія, которыми насъ удостоили сегодия, то мы сказали бы: какъ смъете вы возставать противъ воли Царя-Освободителя, какъ смфете вы порицать величайшій акть русской исторін! (Бурные аплодисменты). Я пе думаю, чтобы юристамъ, сидящимъ на этихъ скамьяхъ, не было извъстно то, что извъстно каждому студенту перваго курса юридическаго факультета, — что признаніе собственности ни мало не противоръчить выкупу земель. Говорять, что мы собпраемся отнять собственность у частныхъ владельцевъ. Отнять землю, принадлежащую крестьянамъ мелкимъ собственникамъ. Но развъ у насъбыло такъ сказано въ программъ? Нътъ, лица, утверждающія что-либо подобное, гръшать противъ правды. Затъмъ, когда мы настаивали на амнистін, мы желали сказать: пусть прошлое исчезнеть, заживемъ новою жизнью. Я удивляюсь, почему гг. министрамъугодно было упомянуть, что помплование есть прерогатива Государя Императора. Это всемъ намъ известно, и я думаю, что этимъ упоминаніемъ лица, сидящія на министерской скамьъ, дають понять, что если аминстін не будеть, то это воля Государя. Конституціонные министры оскорбили этимъ Государя, и не мы должны требовать ихъ отставки. Требовать ихъ отставки должна верховная власть. (Аплодисменты). Господа, я не желаль бы, чтобы въ монхъ краткихъ словахъ кто-нибудь вынесъ впечатлъніе, что мы готовы прекратить нашу государственную деятельпость. Нъть, мы не прекратимъ нашей дъятельности, --мы здъсь представители народа, и будемъ псполнять всв возложенныя па насъ обязанности, и только грубая сила можетъ удалить насъ отсюда. (Бурные аплодисменты). Мы будемъ продолжать нашу работу, несмотря на отношение къ намъ министерства. Мы въ состоянін будемъ показать имъ всёмъ, что мы можемъ работать

даже въ такое время, когда будемъ встръчать только препятствія.

(Бурные аплодисменты).

Конституціоналисты-демократы, представители партіи демократическихъ реформъ и трудовики подвергли отвѣтъ министерства всесторонией, убійственной критикѣ. У министерства на этотъ разъ не оказалось ни единаго союзника.

Глава «союза 17-го октября» гр. Гейденъ нанесь ему справа

тяжелый, серьезный ударь.

Появленіе гр. Гейдена на кафедръ приковало къ себъ вниманіе

всей аудиторіи.

— Когда я шель въ Думу, я полагаль, что намъ будеть дана возможность мирно и плодотворно вести работу, что мы встрътимъ въ правительствъ полное сочувствие на этомъ мирномъ пути. Къ сожалънію, сегодняшняя декларація министерства убъдила меня въ совершенно противномъ. (Аплодисменты). Министерство своимъ непониманіемъ положенія зашло въ тупикъ, изъ котораго для него трудно найти выходъ. Главная задача правительства, прежде чемь приступить къ законодательной работе, -это умиротвореніе страны, внесеніе спокойствія въ то взбаламученное море, которое существуеть въ Россіи. Съ одной стороны, ·его волнують національные вопросы, съ другой—всеобщія волненія, вызванныя разными причинами, которыя не время здёсь обсуждать. Между темъ, министерство совершенно избъгаетъ вопроса о національностяхъ, пе указываеть той политики, которой должно держаться. Что касается удовлетворенія страны, то опо съ гордымъ сознаніемъ власти остается при тёхъ же старыхъ нспытанныхъ рецептахъ. Само правительство болбе года тому назадъ признало въ томъ комптетъ, который былъ образованъ для разработки вопросовъ объ усиленной охрань, —полную негодность техъ средствъ, которыя ему даеть въ руки законъ объ усиленной охрань, тымь не менье сегодня мы слышали опять въ деклараціи министерства, что это единственное которое оно считаеть возможнымъ применять, пока не будутъ выработаны новые законы. Но до настоящаго времени выработка законовъ была въ рукахъ правительства. Однако, цълые годы, несмотря на обильный дождь законовъ, эти основные законы не были выработаны. Министерство, въ лицъ министра юстицін Щегловитова, заявляеть, что эти законы еще вырабатываеть. Когда они будуть введены въ жизнь, тогда будуть отмѣнены признанные годъ тому назадъ негодными законы. Такимъ обравомъ, я прихожу къ убъждению, что министерство признастъ

себя несостоятельнымъ, потому что, имъя возможность выработать законы, оно ихъ не выработало. Безномощность министерства обнаруживается въ томъ, что оно прибъгаетъ къ подобнымъ мърамъ и будеть стоять на тъхъ же пріемахъ, на которые еще министерство Плеве указывало, какъ на крайнюю необходимость при умиротворенін страны, и признанныхъ правительствомъ негодными. Второе заявление министерства-о пеприкосновенности права собственности-приводить его также въ тотъ тупикъ, пзъ котораго опо положительно не будетъ въ состояніи выйти, потому что послѣ такого категорическаго заявленія оно неможетъ допустить и пного отчужденія земли. Я не стою на почвъ того аграрнаго закона, который внесенъ фракціей партін «народной свободы». Я тоже, какъ и министерство, стою на почвъ права собственности, но я думаю, что это право собственности нисколько не пострадаеть, если оно уступить государственной необходимости въ тъхъ предълахъ, которые законодательное учрежденіе признаеть необходимымь. Собственность, это есть созданіе человъческое, а поэтому должно и можеть быть измъняемо тъми же человъческими руками. Въ этомъ отношенін весь ходъ исторін права собственности указываеть, что правительство вездъ п всегда приступаеть къ цълому ряду ограниченій. Полнаго правасобственности нътъ предъ лицомъ государственной необходимости.

Если передь Государственной Думой будеть познано, что для спокойствія страны необходимо допустить отчужденіе принудительное, мив кажется, Дума должна это постановить. То министерство, которое заявило, что положительно отрицаетъ принудительное отчужденіе, не можеть работать сь той Думой, которая стоить и будеть стоять на этихъ началахъ. Далее я вижу отсутствіе желанія министерства къ какой-либо работь не только въ этомъ, но и въ томъ, что оно до сихъ поръ не внесло на разсмотръніе Думы ни одного законопроекта, и даже сегодня, не выждавъ окончанія преній, весьма существенно опредъляющихъ его отношение къ Думъ, въ полномъ составъ удалилось изъ зала и оставило насъ. Я глубоко убъжденъ, что дальнъйшая работа при нынъшнемъ составъ правительства немыслима, но я не могу согласиться съ темъ, чтобы признать, что мы должны требовать ухода министерства. Я вполив сознаю то, что то, что я теперь скажу, не раздёляется большинствомъ-Думы, по это мое мивніе, которое я высказаль въ самомъ началѣ и при которомъ я остаюсь. Мы не имѣемъ права выходить изь предёловь рамокъ тёхъ законовъ, которые установлены для

дъйствій Думы. Я лично не поддержу тъхъ заявленій, которыя будуть формулированы вы смыслё требованія отставки настоящаго министерства. Если мы будемъ этого требовать, то мы сами очутимся въ томъ тупикъ, въ которомъ находится теперь правительство. Мы не должны ръзко ставить этотъ вопросъ, то-есть такимъ образомъ, что пли мы должны уйти, пли министерство должно уйти. Я не разделяю того мивнія, чтобы ныпешняя Дума, не ржшивъ инчего, прекратила свою дъятельность, но надъюсь и уповаю, что желаніе Думы, выраженное въ формѣ категорической и законной, будеть услышано, что поле сраженія останется не за пашими противниками, а за нами. Мы не имбемъ никакого права скрывать отъ Монарха то впечатленіе, которое произвела на насъдекларація министерства. Мы должны подчеркнуть то, что насъ не удовлетворяеть ни по содержанію, ни по формь. Я полагаю, что всякое министерство, которое желаеть работать съ Думой, должно отнестись съ уважениемъ и къ правамъ Государственной Думы. Между тъмъ, декларація ръзко говорить с томъ, чего они намъ не дадуть и чего не позволять, и нъть ни одного слова о нашихъ правахъ. Представители власти должны, по моему мивнію, быть представителями современныхъ идей, а не носителями тъхъ ветхозавътныхъ мыслей, того ветхозавътнаго строя, которымъ является большинство теперешняго министерства. П мы глубоко убъждены, что это министерство должно уступить мъсто другому, пользующемуся довфріемь Думы и въ этомь отношеніи, мнь кажется, Дума и должна высказаться.

Г. Щегловитовъ, который одинъ только оставался въ ложъ,

пытался возражать.

Онъ говориль, что плохи не министры, а плохи законы, что нужны новые, лучшіе законы, и разногласіе между министерствомъ и Думой только залогь болье усившиой и всесторонией разработки законовъ.

Г. Щегловитову отвъчаль проф. Гредескуль, который подвергь

его рычь тонкой, язвительной критикь.

Циклъ ръчей въ этотъ историческій день завершился ръчью малограмотнаго крестьянина Лосева, во-истину замъчательной ръчью.

— Господа народные представители! До сегодняшняго дня я быль движимь чувствомь глубокой радости. Я думаль, что воть настанеть тоть моменть, въ который начнется обновление нашей измученной страны. Я думаль, что этоть голось измученной страны раздался по всей странъ и дошель до слуха великаго

священнаго нашего Монарха. Онъ заговорить по свой милости, что надо ознакомиться съ нуждами страны. Я нивю счастье быть пароднымъ представителемъ. До сегодня мое сердце чувствовало радость, —вотъ будеть избъгнуть тотъ моментъ гибели, который грозить всей странь; воть настанеть счастливый моменть, въ который улыбнутся сквозь слезы утомленные и измученные глаза крестьянина, который увидить улучшение страны и своей жизни, который не будеть бояться угрозы полицейскаго режима, который больше не будуть жить въ такой темнотъ и въ такой голодной странъ. По теперь скажу: радость моя была, сердце мое чувствовало только до сегодня. Нынъ я услышаль съ трибуны ужасный голосъ. Премьеръ-министръ ясно и коротко сказалъ, что рвшение вопроса, принятое Государственной Думой, безусловно недопустимо. Что же туть призналь премьеръ-министръ недопустимымъ? Удовлетворение голодной страны? Это то министерство, подъ рукою котораго мы находимся, какъ безсловесныя животныя. Меня сильно огорчило это, да думаю и не одного меня, а всю страну. Да, конечно, до сихъ поръ мы видъли желаніе представителей. Здёсь есть истинное и искренное желаніе удовлетворить нужды парода. Я радовался, слушая отвъть на тронную ръчь Государя Императора, по великой милости котораго Государственную Думу, чтобы обновить страну, по радость моя, повторяю, была только до сегодня, ныпъ я опять вижу свою несчастную родину, ей грозить снова грозовая туча золотыхъ мундировъ. Мы видимъ, что все стомилліонное населеніе лежитъ подъ гнетомъ ифсколькихъ личностей и ничего не можетъ сдблать. Многіе высказывають о нась сожальніе на бумагь, но никто не можеть помочь. Говорять, что выполнение нашихъ требований невозможно. Я снова ставлю себя въ число бъднаго крестьянства, которое, между прочимь, обладаеть огромной силой. Если бы ему дать средства, то оно могло бы сдёлать много. Это крестьянство можно сравнить съ Самсономъ, который обладаль огромной силой и хитростью. Узнали, въ чемъ тантся эта сила, и отняли ее у него. Насъ тоже взяли хитростью и ослбиили. Я еще разъ повторяю тамъ, на комъ лежитъ обязанность не шутить съ многомилліоннымъ крестьянствомъ, что когда Самсонъ почувствоваль всёхъ издёвательствъ филистимлянъ, тогда онъ сказалъ: подведите меня, дайте пощупать столбы, на которыхъ утверждено зданіе, н, упершись въ одинъ столбъ правой рукой, въ другой лѣвой, сказаль: «Умри, моя душа, вмъстъ съ филистимлянами!» Что бы ваставило его сдълать это, если бы злая Далила не ослъпила его.

Если бы быль онъ въ силъ, то не захотъль бы онъ сдълать этого. Его взяли для зрълищь, и онъ сказаль: «Умри, душа моя, съ филистимлянами», и тогда что же? Тъ, кто играль имъ, погибли подь развалинами зданій. Теперь я обращусь къ вамъ, друзья мон. Я, къ сожальнію, потеряль тотъ радостный моменть, который быль до сихъ поръ. Я, къ сожальнію, теперь ставлю все трудовое крестьянство въ такое же критическое положеніе. Его беруть какъ игрушку, но я должень сказать, друзья, что не ручаюсь, вытерпить-ли этотъ несчастный Самсонъ. Онъ скажеть: «Умри, душа моя, съ филистимлянами!»

Такова была эта замъчательная ръчь.

По предложенію г. Жилкина Дума приняла слідующую форму переходь къ очереднымъ діламъ, выработанную трудовой группой.

«Государственная Дума, находя, что въ выслушанномъ ею заявленін предсёдателя совъта министровъ заключаются окончательныя и ръшительныя указанія правительства, что оно не желаеть удовлетворить народныя требованія, безъ чего певозможно умиротвореніе страны и илодотворная работа народнаго представительства, и что въ своемъ отказѣ удовлетворить народныя требованія правительство обнаружило явное пренебреженіе къ истиннымъ интересамъ народа,—Дума заявляетъ передъ лицомъ страны о полномъ недовърін къ безотвътственному министерству. Признавая необходимымъ условіемъ умиротворенія государства немедленный выходъ въ отставку настоящаго министерства и замѣну его министерствомъ, пользующимся довъріемъ Думы, Дума переходить къ очереднымъ дѣламъ».

«Кадетами» была выработана своя формула перехода къ очереднымъ дѣламъ, составленная въ менѣе рѣшительныхъ заявленіяхъ. но опи не сочли нужнымъ поставить ее на баллотировку.

Такъ народные представители отвътили министерству.

Эта «историческая» суббота впишется въ лѣтописи русскаго парламента.

Въ этотъ день люди словно переродплись. Куда дъвались вялыя

ръчи, сухія замьчанія, скучающія фигуры депутатовъ.

Люди словно выросли и подиялись во весь величественный рость избранниковъ народныхъ. Рѣчи ихъ окрасились негодованіемъ, и въ нихъ зазвучали стальныя, могучія ноты—отголосокъ гиѣва народныхъ массъ, пославшихъ ихъ на борьбу съ ненавистнымъ гнетомъ...

Люди, пришедшіе ихъ учить, люди, наполнившіе атмосферу холодомъ могилы, зашатались подь ударами, которые посыпались на нихъ и слѣва, и справа.

Ни прощенія, ни забвенія, ни земли, ни воли—звучали страшныя слова правительственной деклараціп. Ничто не измѣнилось за послѣдніе годы.

Папрасны были тысячи жертвъ, папрасны были потоки крови пародной, напрасны героическія усилія великаго народа!

Мы не уйдемъ, мы не уступимъ, мы ни отчего не откажемся... Все будетъ по старому. Мы, и только мы одни будемъ править страной.

«Необходимо вооружить административную власть дёйствительные ными способами»,—гласила «декларація». Всё исключительные законы сохраняются, и все же говорится о необходимости «вооруженія власти» еще какими-то новыми «дёйствительными» способами.

Казалось, что ужь болье дъйствительными способами вооружить нельзя. Казалось, пора уже разоружаться!

Истекающая кровью страна молила о мирѣ, стеня и изнемогая подъ ударами...

А старый слуга умпрающаго режима все шире развертываль передъ народными избранниками свою страшную хартію, въ ослѣпленіи своемъ полагая, что онъ закладываетъ фундаментъ для будущей, обповленной Россіи.

«Разрѣшеніе земельнаго вопроса на предположенныхъ Государственной Думой основаніяхъ безусловно недопустимо»...

Министръ остановился, поднявъ свой старческій голось на посліднихъ словахъ почти до степени крика.

Слова, которыхъ не вернешь; слова, которыя завели въ «тупикъ», —произнесены.

Зала замерла. Она ждала этихъ словъ, но не хотѣла вѣрить своимъ ушамъ. Въ эту минуту прозрѣли крестьянскія очи, и въ парламентѣ уже не оставалось ни слѣпыхъ, ни равнодушныхъ...

А министръ уже продолжаль, и перешель къ «красугольнымъ камиямъ», на которыхъ у насъ построены безсудіе, насиліе и произволь, къ камиямъ, на которыхъ покоятся великія всероссійскія арестантскія роты...

«Они озаботятся».

Они приложать усилія, чтобы сохранить и укрѣпить это зданіе...

Исть, не въ бъгломъ очеркъ охарактеризовать значение министерской деклараціи, этого историческаго колоссальной важности документа! Въ десяткахъ томовъ, посвященныхъ исторіи отживающаго режима, нельзя было сказать того, что онъ самъ сказаль въ немногихъ страницахъ своей деклараціи.

Министръ кончилъ. Онъ сказалъ свое слово новой демократической Россіи. Новая Россія отвѣчала, отвѣчала устами своихъ

избранниковъ, своихъ «лучшихъ» людей.

Намъ уже пришлось остановиться на характеристикъ отдъльныхъ ръчей.

Первымъ отвъчалъ Набоковъ.

Опъ поднялъ брошенную перчатку.

Онъ боролся, какъ джентльменъ, —умѣло, краспво и изящно. Представитель стараго дворянскаго рода, самъ вышедшій изърядовъ придворной знати, онъ даль урокъ вѣжливости и хорошаго тона этимъ господамъ, забывшимъ даже приличія. Замѣчательно не содержаніе его рѣчи, а то виечатлѣніе, которое она произвела на крестьянъ-депутатовъ.

Имъ негдѣ было научиться аристократическому тону, но они какъ-то инстипктивно чуяли, что онъ говорить именно то, что соотвѣтствуетъ охватившему ихъ чувству обиды и разочарованія.

— Какъ онъ его это вѣжливенько, и разъ, и другой, —выражаль свое впечатлѣніе одинь изъ крестьянъ-депутатовъ Кіевской губерніп.

А тамъ налетълъ Родичевъ, легкій и злой, тонкій и язвительный.

- У купели такъ ихъ не купали,—говорилъ другой крестьянинъ, депутатъ Полтавской губ., по поводу ръчи Родичева.
- II справедливо, все справедливо, —присовокупиль онъ наставительно.

А потомъ выбхала тяжелая мужицкая артиллерія. Заговорили крестьяне тяжелыми «неуклюжими» словами, словно выворачивая камни.

Камни, политые потомъ народнымъ; камни, на которыхъ еще не засохла человъческая кровь.

И эти камни полетъли въ министерскую ложу.

Министры бѣжали.

Когда на каоедрѣ появился Михайличенко, депутатъ «съ расшибленной головой и переломленными ребрами», они не выдержали и покинули ложу. Слушать сравнение съ паразитами, которые сидять на народномъ хребть и ньють изъ него кровь,—не такъ, чтобъ ужъ очень было пріятно.

Параллельно съ артиллеріей двигалась инженерная часть, великольшо обученная, въ лиць монументальнаго Ковалевскаго, тонкаго и тщедушнаго Кокошкина, сладкозвучнаго Щепкина и язвительнаго Гредескула.

Спокойнаго, флегматичнаго Максима Максимовича нельзя было

узнать. Его задъли за живое.

Его, профессора политическихъ наукъ, европейскаго ученаго, какіе-то чиновники пришли учить по затасканнымъ прописямъ, принесеннымъ изъ своихъ канцелярій.

И онъ гиввио подиялся, чтобы отчитать неучей.

— Какъ вы смъете?—могучимъ протестомъ вырвалось изъ его груди.

— Вы, не знающіе того, что обязательно для студента перваго

Kypca.

— Мы не прекратимъ нашей работы, только грубая сила заставить насъ удалиться отсюда:

На долю Ковалевскаго выпала задача повторить знаменитыя, историческія слова.

Онъ, видимо, не готовился сказать ихъ.

Они вырвались сами собой.

— Нѣтъ, лучше его не трогать,—говорилъ миѣ одинъ изъ депутатовъ-крестьянъ.—Смирный онъ, но ежели разсердится...—и депутатъ не договорилъ.

Поправилась крестьянамъ-депутатамъ и ръчь Гредескула, кото-

рый подвергь язвительной критикъ слова министра юстиціи.

— Какъ онъ къ нему прицъпился, мы и не замътили: министръ такъ это тихо, ласково говориль, а онъ какъ прицъпится, мы тогда только и поняли по-настоящему, насчетъ чего министръ говориль.

Мы приводимь почти исключительно замѣчанія и заявленія крестьянь, такъ какъ памъ кажется, что провѣрить ихъ впечатльнія представляеть паибольшій интересъ. Въ «историческую субботу» они привлекали вниманіе.

Простые люди почуяли, что надвинулась какая-то туча, и всъ

заговорили, заволновались.

Нѣтъ возможности воспроизвести разговоры, отъ которыхъ гудѣли кулуары. Простые русскіе люди, когда заговорять, выкладывають все начистоту, что-называется, безъ оглядки.

И они громко выражали свой протесть, чувство обиды и разочарованія; говорили о нищеть, голодь, разореніи; приводили десятки примъровь эксилоатаціи со стороны помъщиковь и всякаго рода начальства.

Въ однихъ рѣчахъ слышалось разочарованіе, почти отчаяніе, въ другихъ ужъ звучали угрозы и гиѣвныя, страшныя поты: «Такътакъ, ну, дожидайся они».

Блестящимъ выразителемъ настроенія крестьянской массы явился депутать Лосевъ.

Перечтите его ръчь.

Лосевъ выступаль впервые. Это совсёмъ простой, такъ сказать, черноземный крестьящинъ. Онь говорить «стотъ», «раздалсі» п т. д.

Его обращение къ народнымъ представителямъ, это—была историческая, стильная, могучая ръчь, полная трагизма. Это былъ голосъ измученной, извърившейся, обманутой страны.

«Умри, душа моя, вмъсть съ филистимлянами».

Это не была угроза, это не звучало призывомъ, это былъ крикъ измученной пародной души, страшный, предостерегающій.

Кто не оглохъ, тотъ долженъ былъ услышать этотъ крикъ.

Но люди, страдающіе сильной глухотой, и крика не услышали...

## VII.

## Отголоски «исторической» субботы. Предложеніе министра народнаго просвѣщенія.

Послъ боевого дня собираются медленно на повседневную трудную работу.

Въ кулуарахъ не замъчается оживленія. Здъсь и тамъ небольшія группы бесъдующихъ депутатовъ.

Разговоры являются отголоскомъ пережитаго настроенія п подъема.

Вотъ нашъ знакомый Гробовецкій. Онъ какъ-то пріуныль за послѣдніе дни, но его не покидаеть обычное остроуміе, и онъ сыплеть яркими и мѣткими замѣчаніями.

— Да, завязался узель, —меданходически заявляеть одинь изъ собесъдниковъ.

- Завязался, соглашается Гробовецкій, только, знаете, такъ буваеть, что запутается узель, а потомъ перегніе и самъ распадется.
  - Министры не уступять.
- А може уступять: то одинь министръ за чупрыну сто милліоновь державь, а якъ теперь сто милліоны за одну чупрыну уцьпятся, то...

Собесъдники прерывають его смъхомъ.

- Большой котель треба долго розігріваты, а якъ розігріется, что хоть изъ-подъ его огонь вынять, все буде кипить.
- Отчего вы это съ трибуны не скажете?—выражаетъ огорчение одинъ изъ собесъдниковъ.
- Нехай великороссы говорять, а мы послухаемь. Про насъ кажуть, что мы, хохлы, пріемыши, а ось въ субботу Лосевъ говорить: рідный сынъ, а якъ сказавъ!?

Оставимъ эту группу и перейдемъ къ другой.

Здѣсь собрались «рідные сыны» тамбовцы. Въ центрѣ коренастая фигура отставного солдата съ георгіевскимъ крестомъ и медалью, украшающими грудь, всѣ признаки благонамѣренности налицо.

Этоть депутать разсказываеть любонытныя въсти.

Послѣ принятія Думой отвѣтнаго адреса въ ерогинскомъ общежитіи началась дѣятельная агитація. Въ общежитіе явился депутать священникъ о. Воздвиженскій и подъ предлогомъ того, что въ этоть день въ его деревнѣ быль престольный праздникъ, сталь усердно угощать депутатовъ водкою. Когда люди подвынили, имъ подсунули подписать протестъ противъ думскаго адреса; въ этомъ протестѣ говорплось, что крестьяне просять прощенія у Царя-Ватюшки, каются въ своихъ словахъ и т. п.

Нѣкоторые изъ обитателей ерогинскаго общежитія согласились подписать протесть, другіе—энергично протестовали. Дѣло едва не дошло до драки, и протесть не получиль предполагаемаго направленія.

Послѣ этого инциндента нѣкоторые обитатели общежитія немедленно его покинули.

- Теперь тамъ осталось всего нѣсколько человѣкъ, добавилъ депутатъ.
- Которые охочіе до водки,—присовокупиль его собесёдникь, человікь вы чуйкі, сь черной окладистой бородой.

Въ группъ смъхъ.

— Это квартира, что на Кирочной, № 52?—вывшивается одинъ изъ депутатовъ, отдвлившійся отъ другой группы.

- Эта самая.
- А я думаль, на углу Таврической, № 25,—тоже хорошій уголокъ:

Третья группа окружила офицера, который ведеть оживленный

разговоръ съ депутатами.

— Вы правильно поступили, упомянувъ въ адресъ о необходимости внести начала справедливости въ нашу армію. Возьмите нашъ командный элементь: изъ кого онъ состоить? Изъ гвардіи. Тридцать три тридцать четвертыхъ армін—это безправные парін, а одной тридцать четвертой-гвардін-принадлежать всь права и преимущества.

Армейскій офицеръ сто льть должень тянуть лямку, чтобы дослужиться до полковника, а гвардейцы въ сорокъ лътъ уже генералы. О себъ я не говорю: мы, офицеры генеральнаго штаба,

на особомъ счету.

Ръчь заходить о последнемъ процессь четырнадцатаго флотскаго экипажа, но звонокъ предсъдателя прерываетъ разговоръ.

Открывается засёданіе. Любопытные взоры обращаются въ сторону министерской ложи. Явится-ли кто-инбудь изъ нихъ? Оказывается, нікоторые сочли своимъ долгомъ явиться. Щегловитовъ уже здёсь, а воть появился и г. Столыпинъ. Въ ложё налъво, для членовъ Государственнаго Совъта, -- тоже нъсколько человѣкъ.

Все, такимъ образомъ, обстоитъ благополучно. Недовъріе недовъріемъ, а работа работой, и Дума переходить къ очереднымъ задачамъ дня.

Засъдание открывается интересными заявлениями, о которыхъ

докладываеть председатель.

Читается поступившее въ законодательномъ порядкъ предложеніе министра народнаго просв'єщенія о предоставленін ему права открывать частные общеобразовательные курсы.

Это первое предложение, внесенное министерствомъ.

Незначительное, маловажное.

Его решено отпечатать и раздать депутатамъ.

А воть обращение того же министерства съ ходатайствомъ объ ассигнованіи 40 тыс. руб. съ копейками на... перестройку пальмовой оранжереи и прачечной при... юрьевскомъ университетъ...

Невинное, дъвственное ходатайство объ ассигновкъ и почти

идиллическое.

На депутатскихъ скамьяхъ слышится смѣхъ, добродушный и чуть-чуть проническій.

На очереди записка по аграрному вопросу. Петражицкій предлагаеть передать записку прямо въ комиссію, не предпосылая ей общихь замічаній. Онь проектироваль образовать комиссію изь 88-ми членовь, комбинированную такимь образомь, чтобы всі парламетскія группы ввели въ нее своихъ представителей. Но Дума, созпавая колоссальную важность предстоящаго вопроса, не считаеть возможнымь прямо передавать ее въ комиссію и отвергаеть предложеніе Петражицкаго.

На очереди предварительныя пренія по этому капитальнъйшему

и коренному вопросу.

Но къ этому вопросу Думѣ удалось перейти во второй половинѣ слѣдующаго засѣданія.

## VIII.

## / Аграрный вопросъ.

, Обсуждение аграриаго вопроса заняло много дней, потребовало

большой напряженной работы.

Вопросъ быль обсуждень всестороние и съ различныхъ точекъ зрѣпія; говорили люди, для которыхъ на первомъ планѣ стояли пптересы государственные, говорили аграріи, отстанвавшіе свою классовую точку зрѣнія, говорили крестьяне-землепашцы, говорили представители различныхъ общественныхъ группъ, разныхъ полосъ Россіи, разныхъ національностей.

Дума почти три недъли «сидъла» на аграрномъ вопросъ.

Длинной вереницей проходили ораторы, и вопросъ все выросталь и выросталь, принимая расплывчатые и грандіозные разміры, этоть великій вопрось, передъ разрішеніемъ котораго остановилась стомилліонная страна.

Вей предложенія прекратить запись ораторовь отвергались, такъ

какъ Дума желала дать высказаться всёмъ и каждому.

Всего высказалось свыше 150 ораторовъ. Собраніе ихъ рѣчей должно представить огромную кингу и послужить богатѣйшимъ матеріаломъ для того, кто рѣшиль бы заняться подробнымъ обслѣдованіемъ аграрнаго вопроса.

Такое обследование не входить въ нашу задачу. Она гораздо

скромнъе и уже.

Задача этой главы намѣтить лишь главнѣйшіе тезисы и воспроизвести главнѣйшіе моменты преній въ связи съ отношеніемъ Думы къ тѣмъ или инымъ мнѣніямъ и воззрѣніямъ, при чемъ

особенно подробно мы остановились на борьбѣ Думы съ министерствомъ.

- Еще въ отвътномъ адресъ на тронную ръчь Дума приняла

слъдующее ръшеніе:

«Выясненіе нуждь сельскаго населенія и принятіе соотвътствующихъ законодательныхъ мъръ составить ближайшую задачу Государственной Думы. Наиболье многочисленная часть населенія страны—трудовое крестьянство—съ нетерпьніемъ ждеть удовлетворенія своей острой земельной нужды, и первая Государственная Дума не исполнила бы своего долга, если бы она не выработала закона для удовлетворенія этой насущной потребности путемъ обращенія на этоть предметь земель казенныхъ, удъльныхъ, кабинетскихъ, монастырскихъ, церковныхъ и принудительнаго отчужденія земель частновладъльческихъ».

Последнія слова этого пункта адреса определяють, такъ сказать, программу минимума, относительно которой вся Дума

пришла къ соглашению.

Два проекта аграрной реформы, изъ которыхъ одинъ былъ предложенъ партіей «народной свободы» (записка 42-хъ), а другой—трудовой группой (записка 104-хъ), представляли развитіе основного тезиса, принятаго въ адресъ. Первый проектъ въ болъе скромныхъ, второй—въ болъе радикальныхъ размърахъ.

Объ записки предлагали образование земельнаго фонда.

Но «кадеты» стояли за сохраненіе права собственности, за обязательный выкупь по справедливой оцінкі и наділеніе вы преділахь продовольственной нормы, а «трудовики», выставляя идеаломь лозунгь: «вся земля всему народу», вы виді ближайшей міры предлагали наділеніе вы размірахь боліве обширной, трудовой нормы, и не предрішали вопроса о размірахь и условіяхь уплаты за отчужденныя земли, предоставляя этоть вопрось рішить на містахь самому народу.

Эти два проекта послужили общей темой, общей канвой для

всъхъ ръчей по аграрному вопросу.

Въ этихъ предълахъ колебались мнънія и воззрънія, выдви-

нутыя длиннымъ рядомъ ораторовъ.

Мы не станемъ останавливаться на третьей запискъ по аграрному вопросу, такъ-называемой запискъ 34-хъ, предложенной самой крайней лъвой группой.

Первый пункть этой записки гласиль: «Всякая частная собственность на землю въ предълахъ Россійскаго государства отнынъ

совершенно уничтожается».

Записка эта была отвергнута огромнымъ, подавляющимъ большинствомъ Думы.

Итакъ, передъ Думой, въ сущности, были два основныхъ проекта

аграрной реформы.

Въ одномъ изъ первыхъ же засъданій весь вопросъ во всемъ его цъломъ былъ подвергнуть критикъ съ точки зрънія юридической.

Эту задачу взяль на себя проф. Петражицкій.

Онъ разобраль вопросъ, лежащій въ основѣ всякой аграрной

реформы, вопросъ о пеприкосновенности собственности.

Съ тщательностью и усердіемъ, свойственнымъ этому педантичному, серьезному и вдумчивому ученому онъ доказалъ, что неприкосновенность собственности не имѣетъ вовсе смысла какой-то абсолютной неприкосновенности, а иной смыслъ—такой, съ которымъ можетъ вполнѣ мириться начало принудительнаго отчужденія.

Покончивъ съ юридическою стороною дела, онъ перешелъ къ разсмотрению вопроса съ точки зрения государственной политики.

Это была сухая, безконечно длинная, страшно растянутая ръчь.

Ораторъ высказаль много опасепій: его пугають финансовыя затраты, сложность дёла, но больше всего онъ бонтся паденія цивилизаціи и наступленія «мужицкаго царства».

Ръчь Петражицкаго произвела странное и въ общемъ неблаго-

пріятное для оратора впечатльніе.

Онъ прежде всего страшно утомиль аудиторію.

И нужень быль яркій и сильный языкь г. Герценштейна, чтобы поднять настроеніе аудиторіи.

Это была первая ръчь г. Герценштейна.

До этого дня г. Герценштейнъ не проронилъ ни слова. Политика и конфликты—это не его область. Онъ человъкъ дъла, практическаго, настоящаго дъла, и когда Дума дошла до того дъла, котораго ждетъ вся темная крестьянская многомилліонная масса, онъ выступиль во всеоружін житейскаго опыта и научныхъ познаній.

Своей первой же рѣчью г. Герценштейнъ обезпечилъ себѣ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ нашемъ первомъ парламентѣ. Онъ сумѣлъ приноровиться къ уровню аудиторіи, — заговорить языкомъ живымъ, мѣткимъ и понятнымъ.

Въ рѣчахъ нашихъ думскихъ ораторовъ было много паеоса, негодованія и возмущенія, но почти никто изъ нихъ не проявилъ умѣнья пользоваться однимъ изъ самыхъ сильныхъ ораторскихъ средствъ—смѣхомъ. И вдругъ, неожиданно, это качество проявилъ г. Герценштейнъ, этотъ сухой и дѣловой человѣкъ и притомъ по

такому вопросу, какъ аграрный. Это не быль смѣхъ, разсчитанный только на аплодисменты, а смѣхъ нарламентскаго дѣятеля, смѣхъ умнаго человѣка, который все отлично видитъ чрезъ свои нарламентскіе очки.

Онъ прежде всего отвътиль на основной тезисъ пресловутой министерской деклараціи о неприкосновенности частной собственности. Опъ не критиковаль этой деклараціи, не возмущался ею, а только напомниль о томь, что члены этого самаго кабинета, который провозгласиль припципь неприкосновенности частной собственности, въ 1881 г. проводили рядь насильственныхъ актовъ въ дълъ принудительнаго отчужденія. Насъ пугають размърами финансовыхъ затрать, связанныхъ съ разръшеніемъ аграрнаго вопроса, но въдь помъщикамъ мы заплатимъ бумагами. Какъ они ни малосильны, эти помъщики, но хватить же у нихъ, наконець, силъ, чтобы стричь купоны!

Смъхъ и аплодисменты прерывають оратора.

— Нечего бояться мужицкой культуры и предсказывать разореніе промышленности. Зажиточный крестьянинъ создасть промышленность.

Ораторъ ссылается на примъръ Даніи съ ея мужицкой культурой, создавшей общее благополучіе и цълыхъ сто народныхъ университетовъ. Одного надъленія землей, конечно, мало. Нуженъ дешевый и производительный кредить, нужно вытащить деревню изъ оковъ ростовщичества, нужны сберегательныя кассы.

— Но, конечно, не для того, чтобы французскія кухарки были покойны за свои сбереженія.

Снова смъхъ и дружные аплодисменты.

Ораторъ переходить къ дъятельности крестьянскаго банка.

— Намъ предложено: зачёмъ вамъ помёщичьи земли, когда есть казенныя; зачёмъ вамъ принудительное отчужденіе, когда есть крестьянскій банкъ. Позвольте мнё остановиться на этихъ пунктахъ. Это вёдь обычная программа. Но сколько же у насъ казенныхъ земель? Я думаю, что присутствовавшій здёсь министръ земледёлія лучше моего знаеть, это—всего 4.176,000 дес. Конечно, этого крестьянамъ не хватить, и если мы предложимъ имъ однё казенныя земли, то дадимъ камень вмёсто просимаго хлёба.

Дальше—крестьянскій банкь—великольшное средство, по мньнію ораторовь, возражающихь намь справа. Правда, при его посредствь перешла часть помьщичьихь земель въ крестьянскія руки, но по какой цьнь, на какихь условіяхь? Я думаю, что это всьмъ въ достаточной степени извъстно. Земли, совершенно непригодныя для

хозяйства, изъ года въ годъ все больше и больше повышаются въцънъ. Если покупку земель постронть на томъ, что помъщики желають продавать землю, а крестьяне покупать ее, то сдёлка будеть носить непремънно характеръ растовщическій. Крестьяне всегда нуждаются въ землъ, помъщикъ же можетъ подождать. Хорошо, если помъщикъ желаеть продать, а если не желаеть? А крестьяне желають купить? Тогда вся эта операція разлетается въ прахъ. Реформой крестьянского банка ему предоставлено увеличить норму кредита и пріобрътать земли за собственный счеть. Это придало банку извъстную организацію, но въ то же время это явилось великольннымъ гибкимъ средствомъ въ рукахъ министра финансовъ. Когда было необходимо оказать содъйствіе министру Двора, то за 620,000 р. покупали земли, гдѣ желательно было оказать услугу спльному человѣку.  $(An no \partial u c m e h m b u)$ . Туть быль плапъ, ноне тоть, которому мы должны следовать, производя аграрнуюреформу. Случайно банкомъ, можеть-быть, покупка производиласьтамъ, гдъ земля была нужна крестьянамъ, но большею частью совершенно не считались съ этимъ. Неужели же мы будемъ возлагать еще надежды на этотъ крестьянскій банкъ: никогда. Говорять, что понизили цѣны. Превосходно, но кто получилъ преимущества оть этого пониженія? Создалась грандіозная спекуляція. Им'вніепомъщика переходить изъ рукъ одного спекулянта въ руки другого. Имънія закладывались, перезакладывались, переходили отъ московскаго земельнаго банка въ виденскій, изъ виленскаго въ московскій, а когда лъса были вырублены, когда остались оголенныя площади, то опять закладывались по очень высокимъ цёнамъ. Эти огромныя пространства находились въ рукахъ десятковъ спекулянтовъ и въ результать выручаль крестьянскій банкь, падыляль этими голыми землями крестьянь, а мужикь все вынесь. (Аплодисменты). Господа, развъ вы не знаете, какъ ликвидировалось имъніе кн. Гогендоэ. Туда явилась масса чиновниковъ, которые опасиве хищниковъ, которые налетають исключительно для наживы. Такіе хищники были и въ Смоленской губерніи. Земля тамъ поднялась въ цене отъ 25-ти до 250 рублей, т.-е. цена удесятирилась, а развъ земля стала лучше? Развъ помъщикъ внесъ культуру? Внесъ затраты, знаніе? Нѣтъ, онъ изъ земли только/ выжималь все, что было можно, и въ заключение передаваль землю черезъ банки крестьянамъ. Тотъ, кто посредничество крестьянскаго банка предлагаеть, какъ единственное средство для разръщенія аграрнаго вопроса, тоть сознательно ведеть нась къ разоренію. (Аплодисменты). Эта міра должна быть безусловно отвергнута. (Аплодисменты). Мъры къ подъему сельскаго хозяйства намъчались уже 45 лътъ тому назадъ, но существеннаго правительство ровно ничего не сдълало. Теперь правительство содрогается передъ грознымъ вопросомъ экспропріацін, но почему опо само пичего не создало? Образовали министерство земледълія, но оно не сдълало ръшительно ничего. Въ течепіе ряда лътъ приняты случайныя мелкія, единичныя мъропріятія. Мы должны поднять культуру сельскаго хозяйства, должны добиться не только, чтобы крестьяне имъли вмъсто одной двъ десятины, но и того, чтобы крестьяне вмъсто одного колоса имъли два колоса. Тогда лишь онъ будетъ благоденствовать. Мы должны поднять культуру, говорять намъ. Я бы принялъ эту формулу, но вмъстъ съ дополнительными надълами. Если бы сказали: дополнительные надълы и поднятіе культуры,—я первый подписался бы подъ этимъ.

Ораторъ резюмируеть свою рачь:

— Надъленіе землей—только часть аграрнаго вопроса. Намъ предлагають культуру вмюсто надъленія, но мы стоимь за культуру вмюсту съ надъленіемь.

Подъ громъ долго не смолкающихъ аплодисментовъ ораторъ покидаетъ каеедру. Бодрая, сильная ръчь поднимаетъ настроеніе аудиторіи, но уже вечеръ, и засъданіе прерывается до слъдующаго дня.

Это были первыя ръчи, сильныя и яркія.

Шли дни, и обсуждение вопроса развертывалось во всю ширину.

Министры время отъ времени появлялись въ ложъ.

Наконецъ, они ръшились выступить съ своей программой по аграрному вопросу.

Это было 19-го мая.

Думу облетьла въсть, что будуть говорить министры, и заль быстро наполняется.

Слова просить г. Стишинскій, главноуправляющій земле-

устройствомъ и земледъліемъ.

На каоедрѣ появляется высокая фигура съ сильно облысѣвшей головой, съ холеными сѣдыми бачками. Онъ говоритъ тихо п плавно; это не рѣчь, а бесѣда, бесѣда стараго, умнаго и благодушнаго человѣка, который не сердится на этихъ неблаговоспитанныхъ людей, указавшихъ ему на дверь, и пришелъ съ ними поговорить, что называется, по душамъ, а кстати и поучить уму-разуму.

— Собственность священна. Въ этомъ принципъ таптся глубокій разумъ. Нельзя жить подъ Дамокловымъ мечомъ отчужденія — руки могуть опуститься, хозяйство погибнеть. Отчужденые земельные участки будуть осуждены на вымираніе. Только преемственная, наслъдственная связь въ обладаніи землей обезпечиваеть культуру. Нельзя ссылаться на реформу 61-го года. Да, это быль грандіозный выкупъ, но къ крестьянамъ отошли тѣ угодья, которыя находились въ ихъ хозяйственномъ пользованіи.

Теперь совсёмъ иныя условія, и что можеть дать реформа, предложенная «конституціонно-демократической» партіей?

По мивнію г. Стишинскаго — ничего.

Сколько всего-то земель?

Частновладѣльческихъ 35 милліоновъ десятинъ; казенныхъ, оброчныхъ и удѣльныхъ — 8 милліоновъ десятинъ, а всего 43.000,000.

Г. Стишинскій ділаеть арнометическій подсчеть и приходить къ выводу, что если отобрать всі земли, то на душу придется прибавки менте, чтмъ въ 1 десятину.

А какія последствія?

Полная ликвидація частновладёльческихь хозяйствь, лишеніе крестьянь заработка, общее разореніе.

По мивнію г. Стишинскаго, прибавка земли горю не поможеть. Онъ ссылается на работу бывшаго министра земледвлія г. Ермолова и приводить примъръ продажи крестьянамъ колоссальнаго имвнія Воронцова-Дашкова, которое въ нъсколько разъувеличило ихъ надвлы, но не подняло ихъ благосостоянія.

Предлагаемая реформа разорить Россію. Сократится спросъ на фабрикаты, уменьшится производство фабрикъ, армія безработныхъхлынеть въ деревню.

Г. Стишинскій продолжаєть рисовать картину той катастрофы,

которая ждеть Россію.

Потребуется передвижение огромныхъ массъ, пересадка хозяйствъ. Обезпеченное крестьянство также потребуетъ надъленія. Все это разорительно отразится на государственныхъ интересахъ. Словомъ, по смыслу ръчп г. Стишинскаго, все перевернется вверхъ дномъ, если Дума послъдуетъ своему ръшенію, а пе совъту его, г. Стишинскаго.

Какія же средства предлагаеть г. Стишинскій?

Все тъ же: улучшение земледълія, крестьянскій банкъ и переселеніе.

- Г. Стишинскаго смѣняетъ товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ г. Гурко. Онъ дорисовываетъ картину, которую постарался набросать его престарѣлый коллега, но при этомъ не жалѣетъ красокъ.
- Г. Гурко, человѣкъ, сравнительно, еще молодой, энергичный и претендующій на ораторскіе пріемы. Говорить громко и нѣсколько въ носъ. Впрочемъ, это его не смущаетъ. Онъ пришелъ съ благимъ намѣреніемъ предостеречь заблудившихся и дать имъ урокъ государственной мудрости. Начинаетъ онъ, по примѣру своего предшественника, съ арпеметическихъ выкладокъ. Онъ довольно ловко балансируетъ цифрами, не указывая, откуда онъ ихъ беретъ.

На душу придется приръзать менье половины надъльной земли, а всего, при отчуждении всъхъ свободныхъ земель, вмъстъ съ прежними, на душу придется только четыре десятины.

И у кого больше четырехь десятинь, тёхь придется обездолить!
— Всёхь этихь крестьянь придется обездолить, отнять у нихь излишекь земли. Выборные русскаго земельнаго крестьянства, запомните эту цифру! Запомните, что осуществление предложенной вами мёры принудительнаго отчуждения неразрывно связано съ отнятиемъ у части населения находящейся въ его пользований

Г. Гурко продолжаеть:

земли.

Намъ говорять: вопросъ о частной собственности устарълъ. Россіи суждено сказать новое слово всему міру, построить на новыхъ началахъ обветшалый соціальный строй.

- Что же, будемъ строить,—восклицаетъ товарищъ министра внутреннихъ дълъ, при чемъ со многихъ скамей ему отвъчаютъ смъхомъ.
- Будемъ строить!—не смущается г. Гурко.—Но помните, что если дълить, то поровну, непремънно поровну. Этого потребуеть жизнь, сама жизнь!

А что же дальше? Прекращеніе всёхъ способовъ увеличенія богатствъ и лишеніе трудящихся массъ заработка. Будутъ подорваны всё производительныя силы, покупательная способность крестьянъ сведется къ нолю и надъ всёмъ будущимъ сельскаго хозяйства придется поставить большой черный крестъ.

Г. Гурко подагаеть, что крестьяне не вынесуть финансовыхъ

затрать, связанныхъ съ аграрной реформой.

— Надо различать увеличение земельной площади отъ увеличенія благосостоянія,—поучаеть г. Гурко. Онъ видить спасеніе въ интенсификаціи сельскаго хозяйства. Далье г. Гурко нъсколько неожиданно для товарища министра

внутреннихъ дълъ начинаетъ поучать Думу соціализму.

--- Соціализмъ имъетъ своей задачей не раздробленіе, а сложеніе, распределеніе не источниковъ дохода, а распределеніе прибылей. Но помните, что предлагаемый опыть ничего общаго съ соціализмомъ не имфеть. Вы решаете вопросъ со свойственной нашей славянской расъ прямолинейностью. Вы ведете страну къ уменьшенію количествъ вырабатываемыхъ ценностей, къ разоренію.

Г. Гурко высказываеть убъжденіе, что предлагаемая реформа

выгодна для помъщиковъ и что они готовы отдать землю.

— И не ради выгодъ землевладъльцевъ, а во имя сохраненія мощи Россіи, во имя интересовъ сельскихъ массъ, я призываю васъ оставить эту тлетворную и пагубную мысль.

Дума готова отвётить шиканьемъ за призывъ новоявлениаго соціалиста, который, по его словамь, «имбеть честь служить въ министерствъ внутреннихъ дълъ».

Председатель хватается за звонокъ, а г. Гурко уже продол-

жаеть и взываеть къ патріотизму.

— Во имя патріотизма, долгь пом'єщиковъ сохранить свои владенія ради высшихъ государственныхъ интересовъ.

Г. Гурко, наконець, кончаеть.

— Господа, въ этихъ ствнахъ одно слово всегда встрвчается привътствіемъ. Это слово-«свобода».

Ироническій смѣхъ.

- Позвольте же и миж произнести это слово. Вы должны оградить осуществление свободы... развивать изобрътательныя способности.
- Ограничение этой свободы, это новый деспотизмъ, это новое безысходное кръпостное право. Государственная Дума не можетъ руководствоваться одними чувствами. Вы не удовлетворите этой слъпой стихійной жажды земли. Вы пойдете другими путями. Придеть время, — и за насажденіе собственности ваши избиратели вамъ скажуть спасибо.

Ораторъ кончиль. Кто-то изъ ерогинской группы дёлаетъ попытку аплодировать, заглушенную энергичными протестами всей Думы.

Дума на минуту замерла.
— Слово принадлежить депутату Герценштейну,—произносить предсъдатель, и на канедръ появляется маленькая, сухая фигурка профессора. Опъ не обнаруживаеть ни малъйшаго волненія и отвъчаеть «имъ» спокойно, по пунктамъ.

Дума слушаеть, затаивь дыханіе. Онь прежде всего вновь напоминаеть этимь людямь, провозгласившимь принципь неприкосновенности собственности, о безпощадномь хозяйничань въ Западномь крав.

— Нельзя злоупотреблять словомъ принудительное отчужденіе. Мыслима-ли интенсификація безъ организаціи общественно-принудительнаго характера. Неизбъжно покончить съ принципомъ свободнаго соглашенія. Это отлично поняло соціальное законодательство, не соціалистическое, которое вамъ такъ сегодня правится, а соціальное.

Смъхъ прерываеть оратора.

- Вы говорите о принципъ охраненія частной собственности помъщика, во имя чего? Во имя того, что онъ связанъ съ землей? Что долго сидълъ онъ на землъ? Нътъ, онъ сдавалъ землю въ аренду. Вопросъ заключался только въ цънъ. Много-ли у насъ земель, которыя заняты собственнымъ хозяйствомъ? Возьмите весь Петербургъ, всъхъ, которые здъсь служатъ и занимаютъ высокія должности, они занимаются-ли хозяйствомъ? Скажите, съ точки зрънія народнаго хозяйства, есть-ли ущербъ, если мы передадимъ вмъсто негодной аренды, на иныхъ началахъ тъмъ же крестьянамъ землю?
- Вы говорите, что въ 61-мъ году было иное дъло. Тогда крестьянамъ перешли земли, находившіяся въ ихъ хозяйственномъ пользованіи. А теперь развѣ большинство помѣщичьихъ земель не находится въ рукахъ арендаторовъ? Да, отношенія измѣнились, и мы измѣнили наши точки зрѣнія. Не помѣщики будутъ надѣлять землей, а государство. Отчужденіе будеть производиться во имя государственной пользы. Въ этомъ смыслѣ вы редактировали ваши основные законы. Развѣ сейчасъ нѣтъ налицо этой пользы? Развѣ нѣтъ сейчасъ этой государственной необходимости?

Вы хотите дождаться, чтобы зарево пожара охватило опять и всколько губерній. Разв'в вамъ мало опыта прошлаго года или этой майской иллюминаціи, которая унесла въ Саратовской губерніи сразу 150 усадебъ? Разв'в этого недостаточно?

Эти слова, оказавшіяся почти пророческими, какъ показали посл'ядующія событія, были встр'ячены громомъ, стономъ долго несмолкавшихъ анлодисментовъ.

— Поймите, что нужны исключительныя, чрезвычайныя мъры. Вы насчитываете 43,000,000. Это ариеметика, по отъ государ-

ственныхъ людей мы въ правѣ требовать большаго, чѣмъ знанія четырехъ правиль ариометики. Не надо надѣленія, говорите вы, ибо все погибнеть. Но что намъ дѣлать, если крестьянинъ, сколько ему ни толкуй, что ему выгоднѣе остаться безъ земли, не хочетъ съ этимъ согласиться!

Снова смъхъ и громъ аплодисментовъ.

— Да, господа, подумайте, многія-ли изъ теперешнихъ имѣній дѣйствительно заслуживають пощады. Вы приводите въ примъръ имѣніе Воронцова-Дашкова. Я знаю это имѣніе. Но зачѣмъ же было его продавать крестьянамъ за  $3^1/_2$  мплліона, когда красная цѣна ему была полтора милліона? Что удивительнаго,

что такая покупка разорила крестьянь?

— Что вы дёлали въ теченіе 45-ти лёть, со времени освобожденія крестьянь? Поддерживали вы интенсификацію, создали вы мужицкую агрономію? Разв'я гордость русской агрономіи, Зубрилинь, не гниль въ тюрьмія? Разв'я вы не знаете, какія услуги въ Италіи и Германіи оказали странствующія канедры и сельская агрономія? Тамъ не душили слово, а вы на все налагали свою лапу! Вы говорите о финансовыхъ затратахъ, но разсчитайте, и вы увидите, что крестьянамъ придется уплачивать по три съ половиной рубля въ годъ.

— А вы сколько платите, господа депутаты?—обращается

ораторъ къ членамъ Думы.

— Двадцать, двадцать пять, тридцать,—слышатся крестьянскіе голоса, которые словно обрадовались, что ихъ спросили объ ихъ обидъ.

— Съ меня довольно. Я думаю, что за одно это избиратели намъ скажуть спасибо. Вы говорите о крестьянскомъ банкъ. А что вы сдълали при его помощи? Вы давали землю по безумнымъ цънамъ, вы забыли продажу имънія гр. Игнатьева? Развъ вы не продавали землю, когда кого-то и почему-то нужно было выручить? Вы говорите о промышленности. А Невскіе заводы, а архангельская дорога? Вы предостерегаете отъ серьезной опасности, вы говорите, что мы на краю гибели и даже взываете къ патріотизму. Гдъ онъ до сихъ поръ былъ, что не могъ проявиться? Вы указываете, что придется всего по четыре десятины на душу. Стоитъ-ли изъ-за четырехъ десятинъ огородъ городить? Тутъ одинъ изъ васъ сдълалъ попытку, неприличествующую этому высокому мъсту, заявивъ, что имъющіе болье четырехъ десятинъ должны трепетать...

Ораторъ умъло подчеркнуль слова Гурко. Аудиторія поняла и отвътила громомь аплодисментовъ.

Слово «провокація» послышалось въ двухъ-трехъ мѣстахъ. Ораторъ продолжаеть, разбивая по пунктамъ своихъ противниковъ.

— Мы считаемся съ исторически сложившимися въ Россіи формами владёнія. А вы говорите намъ: или частная собственность, или земля—даръ Божій. Если мы никакихъ реформъ не предпримемъ, то у насъ имѣются десятки формъ владёнія, а вы даже пронизируете: Россія примѣръ покажеть, примѣръ всему міру. Но она уже показала примѣръ тѣмъ, что была въ состояніи вести такую позорную войну, какой никогда никакой народъ не велъ.

Аудиторія снова гремить аплодисментами.

— Страна ее выдержала, выдержить она и выкупную операцію. Но одного надёленія, конечно, мало. Нужно развитіе коопераціи, товарищества, кредита, надо поднять духъ народа. Но пока необходимо надёленіе землей. Надо поминть, что сейчась пожаръ и что нужно его нотушить. Мы далеки отъ соціализма, мы просто хотимъ, чтобы населеніе не голодало.

Вы говорите, что въ другихъ странахъ развита промышленность. Но нельзя ее создавать искусственно. Вы сдёлали уже опытъ искуственнаго сознанія промышленности и пріобрёли такимъ образомъ цёлый рядь заводовъ, которые попали въ государственную собственность. Если вы нёсколько ближе присмотритесь къ балансу государственнаго банка, то вы увидите, какія средства затрачены па созданіе этой промышленности. Погибли на этомъ не только народныя деньги, погибло много французскихъ и бельгійскихъ милліоновъ. Развитіе промышленности возможно только тогда, когда будеть сытъ крестьянинъ. Пока мы не будемъ имёть сытаго крестьянина, не будеть у насъ промышленности. Знаете-ли, когда на Нижегородской ярмаркъ хорошо торгуютъ ситцемъ,—тогда, когда въ странъ урожай.

Наконецъ, вы говорите, что народъ не можетъ разобраться... Пожалуй, это върно. Но у него есть чутье, и онъ хорошо чуетъ, гдъ пахнетъ землей и гдъ земли не дадутъ!

Громъ долго несмолкаемыхъ аплодисментовъ покрываетъ нослъднія слова оратора.

Г. Гурко спѣшить подать предсѣдателю записку. Онъ хочеть возражать, но Дума не хочеть слушать. Уже поздно. Всѣ устали, и предсѣдатель объявляеть перерывъ до слѣдующаго засѣданія.

Бюрократія потерпѣла новое пораженіе. Она выступила вновь во всемъ блескѣ невѣжества и цинизма и вновь услыхала сильную и страстную отновѣдь.

«Реваншъ», котораго она дождалась, не измъниль положенія

вещей.

Прошло три дня, прежде чёмъ гг. Стишинскій и Гурко получили возможность выступить съ отвётными репликами. Теперь они говорили въ обратномъ порядкъ: первымъ—г. Гурко, а потомъ г. Стишинскій.

Но собраніе потеряло терпініе: оно не хочеть видіть этихъ господъ.

- Въ отставку, гуломъ проходитъ по залѣ. Кричатъ, главнымъ образомъ, со скамей «трудовиковъ». Но г. Гурко смутить мудрено. Онъ начинаетъ подъ крики и шиканье. Правда, апломбу онъ сбавилъ процентовъ на 50, но все же говоритъ не безъ развязности. Онъ явился разъяснить нѣкоторыя недоразумѣнія. Г. Герцепштейнъ просто не такъ его понялъ. Онъ отлично знаетъ, что авторы записки по аграрному вопросу не предлагаютъ распространить отчужденіе на крестьянскія земли. Но это выйдетъ само собой, въ силу логической необходимости.
- Въ подтверждение такой мысли я сошлюсь на автора, имъющаго несомнънный авторитетъ въ глазахъ Думы. Этотъ авторъ говоритъ...

— Кто, кто такой?—прерывають г. Турко.

Но онъ не хочеть еще открывать придуманнаго имъ фокуса.

— Этотъ авторъ говорить: «Я не вижу, почему въ руки государства должны перейти только частновладъльческія земли».

— Эти слова принадлежатъ...—г. Гурко дълаетъ паузу.

— Кому?—раздаются нетеривливые голоса.

— Г. Герценштейну, — эфектно заканчиваеть г. Гурко. И очень

довольный, несмотря на шиканье, покидаеть канедру.

Г. Гурко смёняеть г. Стишинскій. Онь совсёмь сбавиль тонь. Вы помните, г. Горемыкинь въ своей пресловутой декларацін говориль о безусловной недопустимости отчужденія. Въ своей первой рёчи г. Стишинскій выражаль сомнёніе въ справедливости этого принципа, а во второй рёчи онь говориль только о недопустимости «огульнаго» отчужденія.

Онъ говориль о различіи, которое существуєть между порядкомъ отчужденія въ западныхъ государствахъ и тімь, которое предложила партія конституціоналистовъ-демократовъ, говорить

въ самыхъ общихъ чертахъ.

— Я не буду останавливаться на частностьхъ аграрнаго вопроса. Въ скоромъ времени я собираюсь представить матеріаль по этому вопросу во всей полнотъ.

Онъ еще только собирается, онъ представить матеріаль! Аудиторія словно ждала этихъ словъ, и огласилась крикомъ:
— Въ отставку!

Г. Стишинскій продолжаєть. Будущій законопроєкть обезпечить нужду малоземельныхь крестьянь съ соблюденіемь, однако, законныхь интересовь другихь классовь и съ сохраненіемь основь всемірнаго права. Воть и все, что г. Стишинскій счель нужнымь добавить. Впрочемь, онь дёлаєть еще одно добавленіе, такъ сказать, рго domo sua, поясняя, что имѣніе гр. Игнатьева было продано въ интересахъ рыбаковь, населяющихь землю

Подъ крики «въ отставку» г. Стишинскій покидаеть канедру.

Предсъдатель призываеть собрание къ порядку. Слово предоставляется П. И. Петрункевичу.

Въ простой, спокойной и обстоятельной рѣчи онъ даетъ характеристику отношенія министерства къ аграрному вопросу. Онъ указываетъ, что если бы не было министерства, не было бы противниковъ.

— Господа министры помогають Думѣ, вопреки собственному желапію. Ихъ аргументація свидѣтельствуеть, что гг. министры не обладають никакими аргументами. Они ясно обнаруживають, что занимають свои мѣста совершенно напрасно.

Аплодисменты прерывають оратора.

rpaфa.

Обсуждая отвъть министровь, Петрункевичь заявляеть, что какъ передъ японской войной, такъ п теперь, они не замъчають, какъ рядомъ съ ними выростаеть новая сила.

— Грозить новая Цусима, а гг. министры сидять съ закрытыми глазами и ничего не видять.

Ораторъ переходить къ разбору аргументовъ министерства. Самый сильный аргументь это то, что отчуждение противоръчить извъстнымъ статьямъ закона.

— Мы, такимъ образомъ, обречены подгонять жизнь подъ законъ. Если бы теперешніе министры дѣйствовали въ концѣ 50-хъ годовъ, подъ какой изъ тогдашнихъ законовъ могли бы подогнать освобожденіе крестьянъ? Тогда тоже говорили о священномъ правѣ собственности... на крестьянъ. Теперь говорятъ о правѣ собственности на землю. Ораторъ переходить къ характеристикъ мъръ, предлагаемыхъ министерствомъ для разръшенія аграрнаго вопроса, микроскопическихъ мъръ, искусственно придуманныхъ, и приходитъ къ выводу о полной ихъ несостоятельности. Ораторъ посвящаетъ нъсколько словъ с пеціально г. Гурко и говорить о томъ «ухарствъ», съ которымъ г. Гурко выбросилъ за бортъ законопроектъ Думы. Г. Петрункевичъ раскрываетъ тактику товарища министра

внутреннихъ дъль и ставить точку надъ «i».

— Г. Гурко вообразиль себя полководцемъ. Онъ хотълъ, попросту, стравить двъ стороны въ Думъ, пугая крестьянъ, имфющихъ выше четырехъ десятинъ отобраніемъ земли, и указывая на желаніе пом'єщиковъ уступить. Но не всякій полководецъ умфеть побъждать, и г. Гурко потерпъль поражение. Мы почувствовали, что его фразы только политическій ходь, и Дума хорошо это оцёнила. Г. Гурко говориль объ этическихъ основахъ крупнаго землевладенія, которыя якобы кормять массы. Онъ забыть страшный голодный годь, когда крупные землевладёльцы продавали верно за границу. Г. Гурко говорить о патріотизмѣ. Пора перестать злоупотреблять этимъ словомъ! Во имя патріотизма требують сохраненія стараго режима, самодержавія, патріотизма избивають инородцевь, во имя патріотизма въ «Правительственномъ Въстникъ» печатаются телеграммы, -- все подъ покровомъ того же патріотизма. Этимъ только роняють пдею любви къ отечеству. Мы утратили право сказать: «я патріоть», ибо къ этому слову примъшивается нъчто отвратительное. Патріотизмъ состоить изъ самоножертвованія, способности забыть свои интересы для общаго блага. Если бы гг. министры обладали патріотизмомъ, они бы здёсь не сидёли, -- бросаетъ г. Петрункевичь и подъ громъ аплодисментовъ покидаетъ канедру.

Затёмъ слово предоставляется г. Герценштейну. Это быль дебють менёе удачный, чёмъ два предыдущихъ, но уже и не было надобности очень ополчаться противъ соперниковъ: гг. министры уже были похоронены во мнёніи палаты. Если г. Петрункевичъ, характеризуя поступокъ г. Гурко, поставиль точку, то г. Герценштейнъ уже безъ всякихъ обиняковъ назваль этотъ поступокъ аграрной провокаціей, а кстати напомниль и о рабочей провокаціи въ

видъ зубатовскихъ организацій въ Москвъ.

— Вы стали меня читать и даже цитировать, но въ приведенной цитатъ говорится о націонализаціи, а мы предлагаемъ реальныя реформы, и не съ вами будемъ спорить о націонализаціи. Вы дали мнъ справку, почему было продано имъніе гр. Игнатьева, но

вы забыли, что до того, какъ оно перешло къ гр. Пгнатьеву, оно продавалось дешевле. Отчего вы тогда его не купили? Я просиль дать полную справку и разъяснить, не запутань-ли туть крестьянскій банкъ. Вы говорите, что помѣщики готовы отдать земли. А что говорилось на дворянскомъ съѣздѣ въ Москвѣ? А какъ отнеслись къ проекту Кутлера? Вы говорите, что крестьяне потеряють заработокъ въ лѣсахъ, но притомъ прибѣгаете къ двойной бухгалтеріи: говоря о заработкахъ, вы считаете лѣса, а говоря о площади земли, подлежащей распредѣленію, вы исключаете 109.000,000 десятинъ, занятыхъ лѣсомъ.

Ораторъ возвращается къ отдъльнымъ мъстамъ объясненій министра и подвергаетъ ихъ критикъ. Онъ тоже касается вопроса о патріотизмъ и напоминаетъ гг. министрамъ, какъ при заключеніи торговаго договора съ Германіей было продано все русское землевладъніе: и крупное, и среднее, и мелкое.

— Вы кому хотите, и тому не можете помочь.

Г. Герценштейнъ съ цифрами въ рукахъ излагаетъ исторію безплодныхъ попытокъ поддержать дворянское землевладѣніе путемъ займовъ, разсрочекъ, отсрочекъ и пересрочекъ платежей, попытокъ, стоившихъ десятки милліоновъ народныхъ денегъ. Онъ не считаетъ нужнымъ далѣе полемизировать съ министрами, которые не выставляють никакихъ положительныхъ законопроектовъ.

Аудиторія провожаєть его аплодисментами.

Послъ Герценштейна говориль гр. Гейдень, который предлагаеть забыть о министрахъ и перейти къ дълу.

Дебаты съ министерствомъ по аграрному вопросу кончены.

Больше по этому вопросу оно не высказывалось.

Пренія по аграрному вопросу шли дальше.

Мы отмѣтили рѣчи Герценштейна, на котораго конституціоналисты-демократы возложили всю тяжесть защиты ихъ программы по аграрному вопросу, отмѣтили рѣчь г. Петражицкаго, «праваго кадета», который довольно сильно разошелся со своими товарищами по партіи.

Ръчи этихъ двухъ ораторовъ въ общихъ чертахъ освъщаютъ отношение къ аграрному вопросу конституціонно-демократической

партіи, наиболье многочисленной въ Думь.

Второе мѣсто по численности въ нашемъ парламентѣ занимали «трудовики».

Изъ ораторовъ этой группы паиболъе ярко и опредъленно высказались гг. Аникинъ и Аладьинъ.

По времени г. Аникину пришлось высказаться раньше г.

Аладына. Это была безусловно сплыная и интересная ртчь.

Г. Аникинъ не обладаетъ большимъ образованіемъ, но онъ силенъ своею связью съ землей. Онъ знаетъ хорошо цѣну народному горю и мужицкой нуждѣ. Его поддерживаютъ крестьяне, пославшіе его въ Думу. Они несутъ ему со всѣхъ сторонъ свою великую мужицкую обиду. И это даетъ возможность г. Аникину говорить конкретными примърами, къ которымъ нельзя не прислушаться.

Крестьяне шлють свои письма и приговоры и въ нихъ говорять, что они пришли на край теривнія. Они заявляють, что отъ правительства нечего ждать, кромѣ штыковъ и нагаекъ. «Пока что», они вѣрять въ Думу и готовы ждать, «пока что»—это серьезныя слова въ крестьянскихъ приговорахъ, и г. Аникинъ подчеркиваетъ ихъ въ своей рѣчи. Онъ говорить, что нора положить конецъ тому порядку, «когда одинъ съ сошкой, а семеро съ ложкой», когда и помѣщикъ, и купецъ, и кулакъ, и «двадцатникъ», и даже французскіе рантье живуть трудомъ и потомъ того же крестьянина. Его запугиваютъ и проводируютъ.

Министры являются со своими «жупелами» приказной мудрости и не хотять сообразить даже того, что если «даже собаку поманить, держа въ одной рукъ кусокъ хлъба, а въ другой—нагайку, то и

собака не пойдетъ».

— Посмотрите на министерскія скамьи, изъ кого состоять эти господа. Мы ихъ упорно гонимъ, а они не идуть—ни стыда, ни совъсти. (Аплодисменты). Развъ мужикъ усидълъ бы! (Снова взрывъ аплодисментовъ).

Но ораторъ не желаеть долго останавливаться на характеристикъ

министерства.

Г. Аникинъ переходить къ возраженіямь по адресу противниниковъ націонализаціи земли.

Его ръчь дышить върой, прямодушной и кръцкой, въ то, что нагодъ объединится во имя принципа:

— Вся земля всему народу.

Ораторъ не боится наплыва въ деревни рабочаго люда, возвращающагося къ землъ, и при этомъ дълаетъ удачный выпадъ по адресу тъхъ, которые выставляють это положение.

— Когда говорять о надъленіи землею, насъ пугають возвращеніемь рабочихь къ земль, но когда мы заговоримь о восьмичасовомь рабочемь днь, о страхованіи и объ обезпеченіи рабочихь,

насъ пугають тёмъ, что мужики нобросають землю и пойдуть въ городъ! О, мы знаемъ васъ, такъ знайте же и вы насъ! Ваши стремленія давно изв'єстны не только намъ, но и встмъ ттмъ, кто стоить за нами.

Мы говоримъ, что вся земля должна принадлежать всему народу. Это наше требованіе, отъ котораго мы не отступимся. Намъ земля нужна не для спекуляціи, не для продажи, не для залога, не для того, чтобы сдавать ее въ аренду, — она намъ нужна для примъненія нашего труда. Мы не пользуемся землей какъ товаромъ, а какъ средствомъ производить полезные продукты; намъ нужна земля для того, чтобы пахать, воть зачёмь намь пужна земля.

Мы говоримъ, что земля должна быть отчуждена въ общественный земельный фондъ, при чемъ не бюрократія, пе чиновники будуть распоряжаться землею, а люди мъстные, организованныя мъстныя самоуправленія на основъ всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосовъ. Когда такія мѣстныя учрежденія будуть распоряжаться на мъстахъ землею, —не возпикнетъ никакого гнета, пикакихъ чиновничьихъ распоряженій они не потерпять. думаемъ, что когда здёсь выступають защитники частной собственности и частной пом'єстной собственности, то напрасно они прикрываются мелкимь собственникомъ изъ крестьянъ. Взглядъ пом'ящика на землю и взглядъ крестьянина различны. Взглядъ крестьянина трудовой, взглядь помѣщика—противоположный. Трудовое начало это стоить во главъ всего крестьянскаго міровоззрънія. Помъщикъ не можеть доказать, что крестьянину нужна земля для тіхъ же цілей, для которыхъ нужна поміщнку. Въ этомъ отношенін мы, сторонники общественной собственности, увърены всегда въ поддержкъ крестьянъ мелкихъ собственниковъ, потому что мы стоимъ съ ними на одной доскъ, а вы стоите на разныхъ площадяхъ. Мы не боимся передать самому широкому обсуждению аграрный вопросъ на мъстахъ.

Ораторъ продолжаеть:

Мы знаемь, что инстинкть трудового человъка подскажеть, какого держаться ему ръшенія, и видимь въ нихъ союзниковъ и знаемъ, что дело будеть решено такъ, какъ хочеть трудовой пародъ. Намъ кажется, что всякій, кто стоить за истинную пародную свободу, кто считаеть себя настоящимь демократомъ, должень стоять на этой же точкъ зрънія. Такой важный вопрось для Россіи, какъ земельный, можеть быть ръшенъ только самимъ народомъ, и только такому решенію народь подчинится. Посмотрите нашу программу, которую мы представляемъ на разсмотрвніе комиссіи. Программу, составленную именно въ расчетв на это. Мы находимь, что только тогда трудовой народь можеть быть обезнечень землею, когда будеть проведень законь о передачв земли въ руки трудящихся. Мы не двлаемь ломки, не хотимь, чтобы вся земля сейчась была объявлена національной собственностью, не хотимь потому, что не организованы еще демократическія самоуправленія, потому что есть мѣстные обычан, которые, несомнѣнно, лягуть въ основу мѣстныхъ отчужденій, но, вмѣстѣ съ тѣмь, мы говоримь, что должень быть всероссійскій земельный фондь, чтобы каждый могь быть увърень, что разь онь захочеть работать на землѣ, то земля эта будеть отведена для трудового населенія страны, и съ расчетомь на это мы составляли нашу программу.

Ораторъ заканчиваеть обращениемъ къ русскому народу.

— Русскій народь, ты посладь нась сюда. Мы заявили о тысії нуждь. Намь сказали: недопустимо. Мы отвътили этимь людямь: Уйдите, уйдите добромь!

Ораторъ дѣлаетъ удареніе на послѣднемъ словѣ. Подъ аплодисменты ораторъ покидаетъ каеедру.

Г. Аладынну пришлось нъсколько разъ выступать съ ръчами по

аграрному вопросу.

Эти ръчи принимали все болъе ръзкій характерь по мъръ того, какъ представители трудовой группы все болъе и болъе стали утрачивать въру въ то, что мирные конституціонные пути могуть привести къ желаемой цъли.

Г. Аладынъ говориль о дъятельности министерства, поспъшившаго всъми способами распространить свою декларацію:

- Я попросиль слова для того, чтобы воспользоваться рѣдкимъ случаемъ выразить глубокую благодарность нашему министерству... (Смюхо. Аудиторія насторожилась). Благодарить мининистерство г. Аладынъ готовъ за то, что оно въ милліонахъ экземпляровъ выбросило въ населеніе свою пресловутую декларацію, изъ которой народъ понялъ, что правительство не желаетъ давать земли и воли.
- Губерпаторы поспѣшили перепечатать эту декларацію и стали ее распространять. Они даже не постѣснились втянуть въ свою пропаганду пашу высокую церковь, прибивая декларацію у церковныхъ дверей!
- Въ первый разъ, продолжаеть ораторъ, деньги русскаго народа были употреблены на живое дёло пропаганды.

Ораторъ, на основаніи той массы телеграммъ, которыя поступали съ разныхъ концовъ Россіи въ трудовую группу, приходить къ выводу, что русскій народъ оцёнилъ министерскую декларацію по достопиству. Эти телеграммы и приговоры, по выраженію г. Аладына, «вступили въ новую стадію». Крестьяне начинають задаваться вопросомъ, кто мёшаетъ Думё осуществлять ся законопроекты, и начинаютъ понимать, что на пути Думы стоптъ министерство.

Въ своихъ приговорахъ они пишутъ: «Не будетъ добра безъ

земли и воли и порядка-безъ народовластія».

— Наступиль острый моменть,—говорить ораторь по поводу этихь приговоровь.—Намь необходима поддержка массь; пока мирная поддержка. Я подчеркиваю слово «пока». Поддержка эта можеть выразиться въ резолюціяхь и постановленіяхь различныхь общественныхь группъ въ городахь, деревняхь и селахъ.

Но главную надежду ораторъ возлагаетъ на прессу и призы-

ваеть ее оказать поддержку.

— Когда мы будемъ располагать не десятками и сотнями, а тысячами приговоровъ, мы въ правъ будемъ заявить, что говоримъ отъ имени русскаго народа. Теперь я перехожу къ моменту очень серьезному и попрошу вниманія и терпънія большаго, чъмъ, можетъ-быть, я заслуживаю.

Аудиторія насторожилась.

Ораторъ останавливается на характеристикъ настроенія крестьянскихъ массъ. Онъ цитируеть нѣкоторыя полученныя трудовой группой письма, опуская нѣкоторыя слова и выраженія, боясь быть остановленнымъ предсъдателемъ.

— Воть пишуть полуголодные люди, у которыхъ не хватило денегь даже на марку. Они «занялись исторіей» и вспоминають, что «Господь Богь отдаль землю Адаму и Евѣ для того, чтобы они трудились въ потѣ лица своего», «а тоть, кто не трудится,— говорять авторы письма,—тоть и не ѣсть». «Такъ было всегда,— продолжають они,—до московскихъ царей, а при московскихъ царяхъ оказалась разница»...

Ораторъ обрываеть здёсь это письмо и добавляеть его цитатой изъ другого, тоже крестьянскаго письма: «Народъ съ нетеривніемъ ждеть, что Царь-Батюшка выйдеть къ народу, простреть руки и скажеть представителямь отъ народа свое горячее, задушевное слово, онъ скажеть, спросить ихъ... Ничего нѣтъ, но народъ,мы, крестьяне, которые беззавѣтно любили своего Царя, которые готовы были положить душу свою за него, мы горячо вѣрили, что

нашъ Царь есть нашъ, а не Царь царедворцевъ, что»... я не продолжаю потому, что вы бы остановили меня, и беру третье инсьмо, изъ Тамбовской губ., тоже писанное крестьянами. «Если Дума ничего не сдѣлаетъ, знайте: быть бѣдѣ. Пусть эти... (идетъ слово, которое миѣ предсѣдатель не позволитъ прочестъ) знаютъ, что пощады имъ не будетъ. Скажите на милость, гдѣ Государь, почему не обращаются къ нему? Неужели правду молва говоритъ, что онъ... тогда пропало все».

Теперь является вопросъ, какъ служили гг. министры даже тому, кого они признають, какъ верховную власть, какъ вершителя судебъ? Какъ они служили, какъ государственные дъятели или какъ ливрейные лакеи?

Предсъдатель останавливаеть оратора.

Шумъ, аплодисменты. Крики: «Продолжайте!» «Просимъ не останавливать оратора».

Г. Аладынъ продолжаетъ и переходитъ непосредственно къ-

аграрному вопросу.

— Культура хорошая вещь, но для поднятія культуры надо десятки літь, а ждать некогда. Вопрось о землі можеть быть рішень Думой и можеть быть рішень снизу. Пока еще остается свобода выбора. Въ широкихь крестьянскихь массахь пока готовы взять землю за плату. Но если этоть моменть будеть пронущень, то, быть-можеть, по приміру Франціи прошлаго столітія уже другая Дума будеть работать не нады тімь, какъ разрішить аграрный вопрось, а нады тімь, какую придать юридическую форму фактическому захвату. П тогда ужь объ уплаті річи не будеть!—восклицаеть ораторь.

Онъ видитъ одинъ выходъ изъ положенія—устройство землеустроительныхъ комитетовъ, съ образованіемъ которыхъ крестьяне

увидять, что приступили къ дёлу, и будуть ждать.

Къ мысли объ устройствъ землеустроительныхъ комитетовъ на мъстахъ представители трудовой группы возвращались неоднократно.

Въ другой своей г. Аладынъ подробно остановился на изложени тъхъ надеждъ и упованій, которыя трудовая группа возлагала на эти комитеты.

— Мъстнымъ комитетамъ нужно дать не только право видоизмъненія нашихъ предположеній, но и реальныя права, при помощи которыхъ они дадуть необходимыя данныя. Второй аргументъ въ пользу нашего предложенія—это соображеніе государственной безопасности. Я ни одну минуту не позволиль бы себъ подумать, что тишина и спокойствіе въ іюнь, іюль и августь могли бы быть гарантированы пунеметами и казацкими нагайками. И то п другое хорошо достигаеть цёли, когда въ отдёльныхъ мъстностяхъ и въ особенности въ городахъ происходятъ незначительные мъстные взрывы. Но и то и другое средство никуда не годится, если народъ дойдеть до такого состоянія, что болве не рышится ждать, пока его представители будуть решать дело, а самъ поднимется и, путями хорошими и нехорошими, ръшится устраивать самъ свою судьбу. Въ этомъ случав никакіе пулеметы и нагайки не подъйствують. Мы, представители трудовой грунны, полагаемъ, что земельный вопрось вступаеть въ стадію вижкапцелярской работы и дъйствительнаго разръшенія. Черезъ два или три мъсяца народь перестанеть върить Государственной Думъ и выйдеть изъ подъ нашего контроля. Соображенія государственной безопасности заставляють насъ пастапвать на необходимости завязать тѣ связи, которыя окончательно дадуть народу возможность разъ навсегда понять, что земельный вопросъ находится въ върпыхъ рукахъ, нотому что эти руки будуть его собственныя, народныя, а не чьи-нибудь другія. Нашть третій аргументь сладующій: мы нисколько не скрываемь оть себя, что передъ нами серьезный и сильный противникъ, который пока еще ни въ чемъ не уступилъ, а въ деклараціи своей открыто говорить, что не дасть земли крестьянамъ. Этотъ противникъ-далеко не такой противникъ, котораго пужно было бы презпрать. Съ нимъ приходится схватиться. Мы глубоко убъждены, конечно, что наша сторона останется побъдителемъ, но, какъ практические политики, мы, прежде чтить говорить о будущемъ, смотримъ на настоящее, что сейчась есть, что въ данную минуту дълать. Спла моральная стоить за насъ, но не сила физическая. Необходимо сорганизовать эту силу, вызвать ее изъ того хаоса, въ которомъ она тенерь находится, и сдёлать ее способной защищать свои жизпепные интересы. Этого мы достигнемъ прежде всего немедленнымъ учрежденіемъ на мъсть земельныхъ комитетовъ.

Но противъ предложенія образованія комитетовъ на мѣстахъ со столь обширными функціями возстали гр. Гейденъ, г. Кокошкинъ и рядъ другихъ ораторовъ, которые доказывали полную несостоятельность такого предложенія и невозможность образованія на ряду съ общегосударственной Думой десятковъ и сотенъ «Думъ».

И предложение объ образовании аграрныхъ комитетовъ было отвергнуто, и въ концъ концовъ «трудовикамъ» мало удалось по-

вліять на общее направленіе аграрнаго проекта, предложеннаго конституціонно-демократической партіей.

Еще меньшее вліяніе на направленіе аграрнаго проекта оказала

критика справа.

По этому вопросу высказывались гр Гейденъ, гг. Львовъ и Стаховичъ, ставшіе послѣ роспуска Думы во главѣ новой партіи— «мирнаго обновленія».

Въ виду того исключительнаго положенія, которое эти лица заняли въ нашей общественной жизни послѣ роспуска Думы, надлежить особо остановиться на ихъ воззрѣніяхъ.

Гр. Гейденъ не счелъ нужнымъ подробно останавливаться на критикъ проекта, предложеннаго конституціонно-демократической

партіи.

Полемизируя съ «трудовиками» и находя ихъ предложенія пепріемлемыми, гр. Гейденъ въ общемъ симпатично и серьезно отнесся къ «кадетскому» проекту, и опредѣленно высказался за необходимость и неизбѣжность припудительнаго отчужденія частновладѣльческихъ земель, стараясь, однако, усиленно подчеркнуть, что это отчужденіе допустимо только въ предѣлахъ безусловной государственной необходимости.

Н. Н. Львовъ подвергъ записку по аграрному вопросу, внесенную 42-мя членами конституціонно-демократической партін ръзкой и страстной критикъ.

— Я рѣшительно высказываюсь противъ основныхъ положеній проекта. Принявъ ихъ, мнѣ кажется, мы не достигнемъ цѣли. Въ запискѣ проводится голая формула, абстрактное положеніе, которое совершенно не можетъ удовлетворить реальной нужды. Въ ней приводится въ общихъ чертахъ принципъ націонализаціи земли. Отчужденная земля переходить, прежде всего, въ государственный фондъ, затѣмъ изъ этого фонда земли раздаются крестьянамъ, но не иначе, какъ въ арендное пользованіе на срокъ и за плату. При этомъ право это на полученіе земли предоставляется безземѣльнымъ и малоземельнымъ земледѣльцамъ, уже оторвавшимся отъ земледѣлія, тѣмъ, которые совсѣмъ земледѣліемъ не занимаются. Такой широкій кругъ лицъ, получающихъ право

владвиія землей, песомпьнно, поведеть къ тому, что у насъ произойдеть возврать къ земледвльческому производству горожань. Значительная часть городского населенія обратится снова къ земледвлію. Какъ основное положеніе, проекть выдвигаеть надвленіе крестьянь продовольственной нормой, —нормой, граничащей съ предвломъ, за которымъ идеть голодъ. Такая порма совершенно не удовлетворяєть и не можеть удовлетворить хотя бы потреблюстей крестьянь, что приносится въ жертву этому основному положенію проекта. Вы не хотите считаться съ привычками, укоренившимися въ населеніи, вы готовы ломать и разрушать всв обычан, вы не считаетесь съ тымъ, что населеніе привыкло къ извыстнымъ формамъ землевладынія и что отреченіе отъ нихъ ему не правится.

Ораторъ выражаеть увъренность, что предложенный законопроектъ никого не удовлетворить, и заканчиваеть въ довольно
патетическомъ тонъ.

— Нъть, не духомъ свободы и уваженія, инымъ духомъ проникнуть вашь проекть. Если бы вамъ удалось провести его, въ Петербургъ сосредоточилась бы страшная, небывалая власть, которая бы угнетала все хозяйство страны, отъ которой не ушелъ бы ни одинъ, даже самый незначительный арендаторъ казенной земли. Любой изъ деспотовъ позавидовалъ бы этой власти, но для страны врядъ-ли это желательно.

Но при всемъ томъ—и это необходимо отмѣтить—г. Львовъ категорически высказался за необходимость принудительнаго отчужденія частновладѣльческихъ земель.

- Я всецьло стою за расширеніе площади для землевладьнія и земленользованія. Я думаю также, что въ цъляхъ этого расширенія представится необходимымъ произвести отчужденіе частновладъльческихъ земель.
- Г. Стаховичь выступиль передъ Думой съ сильной, яркой и интересной рѣчью.
- Я скажу по существу следующее: пемедленное увеличение илощади крестьянскаго землевладения—государственная необходимость и нужда, и воть почему я настанваю на томъ, что при решени этой неотложной нужды ей должны быть подчинены все интересы, частные и общественные.

Ораторъ продолжаеть:

Государственная необходимость заключается въ томъ, что безъ приръзки земли невозможно приступить къ самодъятельности и

развитію хозяйства. Въ своей темноть, безпомощности и невозможности улучшить положение народъ не виновать. Онъ не отворачивался отъ просвъщенія; ему ставили преграды. Ему не помогуть тв, которые должны были помочь ему и которые, безъ совъсти, держали его въ такой темиотъ, при которой самодъятельность невозможна. Въ теченіе долгихъ льть довели бюджеть до двухъ милліардовъ, создали съ громадными жертвами промышленность, стремились захватить чуть-ли не полчасти свъта,---все безъ всякаго участія народа. А когда уб'йдились, что довершить дъло пельзя, тогда обращаются за помощью къ нему. сударственная пеобходимость состоить въ чтобы томъ, наокръпъ и изъ нищаго, который чуть-ип родъ ежегодно просить себъ на пропитаціе, сділался тімь, котораго не живеть ни одно государство, т.-е. плательщикомъ и потребителемъ. Вотъ въ чемъ государственная нужда въ Россін, которую пужно удовлетворить сейчась же на разстоянін очень близкаго времени, года или полутора. Государственная нужда еще въ томъ, чтобы окрвинувшій народъ нашель культуру. Я стою также за то, чтобы народъ получиль землю въ собственность себъ или для отдъльныхъ обществъ--это какъ покажетъ польза отдъльныхъ мъстностей, по пепремънно въ собственность, а- не во временное пользование, потому что мы не знаемъ въ мірт другого болъе спльнаго двигателя культуры, чъмъ чувство собственности. Вмъсто этого испытаннаго во всемъ свътъ двигателя испробовать непровъренные и прибъгать къ неиспытанной доктринъ было бы перазумно. Я человъкъ мирный, по не слъной, и мий совершение ясна неотложность и необходимость государственной реформы, пначе мы не сдвинемъ съ ужасной мели корабль, ту огромную баржу, которая называется «Россія». Она завязла въ пескахъ п вотъ уже два года буксирующій пароходъ не можетъ ее сдвинуть съ мѣста. Не могутъ помочь пи сиѣна команды, ни машины. Между темь, погода свежеть, волны поднимаются все выше, хлещуть злве. Тогда обратились къ простому средству и говорять народу, находящемуся на этой баржъ: выходите и помогите сдвинуть съ мъста ее и тропуться въ путь; облегчивъ въсъ баржи, употребите силы и сдвиньте ее съ мъста. Народъ говорить: я сдълаю это и спасу баржу, но дайте мив мъсто приналечь грудью и дайте миъ бичеву, за которую я могу ухватиться жилистыми руками. Но было бы преступно и безсмысленно, если бы тянущіе баржу ринулись другь на друга, пбо, кто изъ нихъ ни одолёль бы, поломка корабля неминуема. Всё

силы должны быть направлены на избавление отъ поломковъ и крушения драгоценнаго судна. Нашъ истинный лозунгъ—притти на помощь государству, которое въ опасности. Мы скажемъ народу: подожди. Мы скажемъ властямъ: смёнитесь. Мы скажемъ себъ: мы не уйдемъ и не сдёлаемъ перерыва, пока не послужимъ государству, которое въ нуждё и опасности.

Г. Стаховичу пришлось говорить последнимь въ длиппой чреде ораторовъ, и после его речи общія пренія по аграрному вопросу

были окончены.

Мы изложили эти пренія въ самыхъ общихъ чертахъ, намѣтивъ лишь, такъ сказать, вѣхи и остановившись на рѣчахъ наиболѣе яркихъ представителей отдѣльныхъ парламентскихъ группъ.

Чтобы воснолнить нашь сжатый и краткій обзорь, мы считаемь необходимымь отмітить отношеніе кь этому капитальній нему вопросу нашей государственной жизни массы простыхь крестьянь, засідавшихь въ Думі, и въ заключеніе остановиться на главнійшихь итогахь, которые можно сділать на основаніи этой массы річей и сужденій.

Какъ относились по аграрному вопросу простые крестьяне, эти истинные сыны земли, эти люди, принесшіе въ первый русскій парламенть свои въчныя думы о земль?

Этотъ вопросъ заслонилъ для нихъ всё остальные вопросы.

Они страстно ждали его.

Когда обсуждались другіе вопросы, опи, сознавая ихъ важность и значеніе и не отказываясь принимать непосредственное участіе въ ихъ обсужденіи, въ то же время старались всёми способами сократить это обсужденіе, чтобы поскорѣе перейти къ самому дорогому, самому завѣтному вопросу—о кормилицѣ вемлѣ.

Они долгими часами высиживали въ залѣ, въ непривычной для нихъ атмосферѣ напряженной умственной работы, и, казалось, не знали устали.

Къ обсуждаемому вопросу они относились не только внимательно, но даже подчасъ почти съ благоговъйно-религіозной серьезпостью.

Депутату Гробовецкому удалось въ одной изъ своихъ рѣчей выразить отпошение простыхъ крестьянъ къ вопросу:

— Сказано въ Писаніи: «Ищите царства небеснаго, а остальное приложится вамъ». Такъ и теперь: дайте крестьянину землю, а все остальное приложится.

Эти простые люди сложныя логическія построенія и детальные проекты заміняли прямодушной вірой въ то, что земля будеть лана.

Эта въра была велика въ первое время; позднъе, подъ вліяніемъ обстоятельствъ, она стала меркнуть и застилаться сомнъніями.

Въ эту первую пору обсужденія аграрнаго вопроса въ Думъ старые крестьяне върпли, что земля будеть дана простымъ волензъявленіемъ Монарха.

Въ этомъ отношеніи наиболье типичной и яркой представляется рычь Евдокима Попова, стараго сыдобородаго крестьяцина.

«Хлъбъ нашъ насущный даждь намъ днесь!»—начипаеть ораторъ.

Эти слова странно звучать въ стѣнахъ парламента.

Старикъ продолжаеть:

— Такъ просимъ мы Бога ежедневно, а все-таки остаемся безъ насущнаго хлъба. Въдь вы знаете, откуда крестьянинъ-землевладълецъ добываеть насущный хлабь, — изъ земли. А много-ли-отъ земли у него осталось? Одна полоса. На эту полосу крестьянину нужно прокормить семью съ малолетними детьми, нужно насытиться, напонться, обуться, одёться, уплатить казенныя подати. Да всъхъ нуждъ не перечесть. При такомъ положении крестьяне всегда и голодны, и холодны. Дома всть нечего, нечвиъ работать, и воть идеть онъ на чужую сторону на заработки. Оставляеть жену съ малолътними дътьми и утъщаеть ее: заработаю, пришлю тебъ денегъ. Ушелъ, ш работы не нашелъ, и денегь не прислаль. Надъваеть жена на дътей суму и посылаеть несчастныхъ побираться. А когда дъти просять Христа ради, имь отвічають: «Богь подасть». Посылають дітей, исхудалыхъ, оборванныхъ, ни къ чему не пріученныхъ. Вотъ какъ нашъ мужикъ-пахотникъ живетъ. Была у него одна свътлая надежда на Государственную Думу: Дума, — надъялся онъ, выхлоночеть крестьянамъ землицы. И дъйствительно Дума всъ мъры принимаетъ, добивается народу земли, и даже помъщики, которые туть, въ Думъ, находятся, охотно желають уступить землю трудовому народу. Но на нашъ отвътъ на тронную ръчь предсъдатель совъта министровъ объявиль намъ, что Дума не можеть отчуждать чужую землю, что не вь ея власти дать землю крестьянамъ. Не въримъ мы, крестьяне, этому. Мы обращаемся къ нашему милостивому Царю-Батюшкъ и увърены, что Онъ уважитъ нашу просьбу.

Ораторъ обращается къ возвышающемуся надъ канедрой портрету

Государя и благоговъйно простираеть къ нему руки:

— Неужели, когда мы просимъ хлѣба, Царь-Батюшка подастъ намъ камень.

Поповъ върилъ. Опъ говорилъ открыто и прямо. Говоря о землъ, опъ не преминулъ упомянуть о тяжкомъ положеніи мужика вообще, говорилъ о порядкахъ, которые никуда не годятся— «потому—первое дъло земскіе начальники, все право ими у крестьянъ отнято, и довели они его своимъ попеченіемъ до нищенства».

По примъру многихъ простыхъ русскихъ людей, Поповъ умъетъ говорить только конкретными примърами и разсказывалъ пробезчинства мъстныхъ начальниковъ, называя ихъ по именамъ.

— Такъ-то мы живемъ,—закончиль онь одну изъ своихъ ръчей и неожиданно добавилъ:

Укажи мнѣ такую обитель, Я такого угла не видаль...

Онъ быль остановленъ предсъдателемъ.

— Я крестьянинъ, —благодушно протестуеть Поповъ.

— Но вы членъ Думы, —замъчаетъ предсъдатель.

Поновъ покидаеть канедру.

Да, это крестьянинь, настоящій, что называется, черноземный. А воть онь читаль Некрасова и запомниль цёлыя строфы. Глубоко запали въ мужицкую душу слова поэта, и вспомниль онъ о нихъ, когда пришлось выступить передъ лицомъ земли русской.

Проходили дни, и въ ръчахъ крестьянскихъ депутатовъ все

меньше слышалось въры въ благополучный исходъ.

Они сравнительно мало касались аграрнаго вопроса по существу. Всё сходились въ одномъ, что земля должна перейти къ трудовому народу, но какимъ образомъ долженъ совершиться переходъ, высказывались различныя мнёнія: одни предлагали въ собственность, другіе—въ пользованіе пожизненное, третьи—въ пользованіе наслёдственное.

Но больше чёмъ на существё аграрнаго вопроса, крестьяне останавливались на характеристике той атмосферы, среди которой приходится жить и работать крестьянству: они говорили о безправіи, насиліи, темноте и деспотизме начальства всякаго рода.

А по существу вопроса—повторяемъ—простые крестьяне не вели длинныхъ ръчей.

— Крестьянамъ земля нужна, какъ воздухъ.

— Земля—наша, мы потомъ ее поливаемъ.

Такими сентенціями и исчернывалось содержаніе многихъ рѣчей. И всѣ крестьянскія рѣчи, въ сущности, представляли собою варіацію на ту же тему:

— Земля паша!

— По мъръ того, какъ крестьяне, старые и молодые, образованные и малограмотные, проходили передъ Думой, противникамъ отчужденія земли приходилось все болье убъждаться, что пътъ надежды на поддержку этихъ «сърыхъ» депутатовъ.

Вопреки всёмъ ожиданіямъ творцовъ нашей конституціи, съ-рый цвётъ оказался болёе близкимъ пе къ черному, какъ опи

разсчитывали, а къ красному.

Тоть, кто внимательно слушаль рѣчи крестьянскихъ депутатовъ, тотъ долженъ былъ понять, что безъ падѣленія землей ни одного государственнаго вопроса не рѣшить.

Когда въ залѣ засѣданія становилось слишкомъ душно и рѣчи становились слишкомъ утомительными, крестьяне уходили

въ аванзаль, и здёсь продолжали свои разговоры и споры.

Толковали все о томъ же—о землѣ, о крестьянской пуждѣ и обидѣ. Нельзя было встрѣтить двухъ различныхъ мнѣній относительно необходимости надѣленія землей, но цѣлую вереницу разнорѣчнвыхъ рѣшеній, какъ и на какихъ началахъ должно совершиться надѣленіе. Понадались крестьяне, убѣжденные въ томъ, что, неся въ теченіе десятковъ лѣтъ на своихъ плечахъ всю тягость государственныхъ налоговъ, крестьянство купило право на помѣщичьи земли, которыя должны быть отданы крестьянству безвозмездно. Впрочемъ, они различали наслѣдственныхъ собственниковъ отъ новыхъ пріобрѣтателей земель, которые «выкладывали деньги».

— Мы разберемъ, кому деньги илатить. Кто самъ илатиль, — тотъ и получай, а которыя земли подаренныя изъ Петербурга, или въ карты «проигратыя», то мы такъ возьмемъ.

Часто среди бесѣдующихъ мы встрѣчали Лосева, автора рѣчи о «сляпомъ-Самсонъ».

Этого человѣка министерская декларація положительно заставила переродиться, превративъ его изъ териѣливаго и робкаго обитателя ерогинскаго общежитія въ энергичнаго и яраго заступника за народныя права, насколько онъ ихъ понималъ.

Погасла вѣра въ мужицкой душѣ, человѣкъ словно потерялъ равновѣсіе, и всюду, гдѣ завязывался споръ, гдѣ возникала оживленная бесѣда, можно было встрѣтить эту цебольшую коренастую фигуру съ головой, остриженной подъ скобку, и маленькой бородкой, въ темпо-ситцевой рубахѣ, выглядывающей изънодъ старенькаго «пинжака», и въ низенькихъ старенькихъ сапогахъ. Въ его душѣ проснулась злоба къ тѣмъ, которые, по его словамъ, «не дали ему выучиться и сдѣлали изъ него болвана».

— Мы знаемъ пашихъ заступпиковъ, — говорилъ опъ, — которые по тюрьмамъ сидять да на улицахъ разстръляны. Ежели бы не они, не видать бы этого дворца. Теперь съ тобой кажный за ручку здоровается, а выйди отсюда, и тебя опять согнутъ.

П такихъ Лосевыхъ было немало.

Подъ конецъ преній по аграрному вопросу стали слышаться все болье и болье пессимистическія рычи:

— Ничего не слыхать и не видать.

— Придется намъ самимъ землю доставать.

Люди переставали върить въ моральную силу народнаго представительства.

И стали возлагать надежды на другую силу, которая должна вырости за стънами Думы.

Намъ остается подвести итоги.

Какіе положительные и вполнѣ установленные выводы можно сдѣлать изъ всей этой массы разнорѣчивыхъ мнѣній и сужденій, высказанныхъ десятками ораторовъ въ стадіп предварительнаго обсужденія аграрнаго законопроекта?

Одинъ выводъ вырисовывается съ полной ясностью и опредъленностью.

Принципъ принудительнаго отчужденія частновладёльческихъ земель является тёмъ очевиднымъ и несомивинымъ положеніемъ, съ которымъ были согласны рёшительно всё, отъ крайнихъ лёвыхъ до крайнихъ правыхъ, расходясь въ степени его примъненія.

Мы уже отмътили воззрънія «октябристовъ» по данному вопросу.

Если мы перейдемъ къ другимъ умъреннымъ парламентскимъ группамъ, мы увидимъ почти то же отношение къ вопросу.

Латышскіе и эстонскіе депутаты высказывались въ томъ смыслѣ, что другіе принципы предлагаемаго аграрнаго законопроекта непріемлемы, но принудительное отчужденіе необходимо и неизбѣжно.

- Мы должны признавать и всячески охранять право собственности, говориль одинь изъ преставителей Прибалтійскаго края г. Озолинь, но это вовсе не устраняеть необходимости допущенія принудительнаго отчужденія частновладѣльческихь земель, разъ это дѣлается въ выгодахъ государственныхъ и вызывается государственной необходимостью.
  - Что въ данный моменть эта необходимость существуеть, что правильное ръшение аграрнаго вопроса немыслимо безъ отчуждения частновнадъльческихъ земель, это ясно для всякаго, кто можетъ стать выше личныхъ интересовъ, выше интересовъ класса.

То же почти отношеніе къ разбираемому вопросу мы встрѣчаемъ со стороны польскаго «коло», весьма и весьма умѣренной парламентской группы.

Выразителемъ мивнія этой группы явился г. Стецкій, который въ очень пространной и обстоятельной рвчи развиваль основныя воззрвнія своей группы:

Сущность ръчи можно резюмировать немногими словами этого

оратора.

— Принципъ принудительнаго отчужденія мы принимаемъ, не находя въ немъ ничего предосудительнаго и угрожающаго свободному развитію нашего народа. Но мы положительно и рѣ-шительно отрицаемъ право устанавливать по этому предмету общеминерскій законъ, если въ этомъ законѣ должны выражаться нормы земельной реформы, общей для польскаго народа съ другими, несмотря на отличіе строя нашей жизни.

Даже г. Скирмунть, самый ярый изъ польскихъ аграріевъ, который въ предложенномъ законопроектъ видълъ «соціальноэкономическую авантюру болье ужасную, чъмъ японская война», все же находиль, что площадь крестьянскаго землевладънія должна и можетъ быть увеличена.

— Мы знаемъ, — говориль онъ, — что это невозможно сдёлать безъ жертвъ со стороны имущихъ классовъ, но къ этому, мнъ кажется, всъ приготовлены.

Таково было отношеніе даже тёхъ группъ, которыя, такъ сказать, кровно, въ виду классовыхъ интересовъ, заинтересованы были въ неприкосновенности частной земельной собственности.

· И всё эти мнёнія, и всё эти интересы, согласовать которые было такъ страшно трудно и которые въ итогѣ несомнённо представляли голосъ страпы, разбились о лакопическое, мертвенное, страшное.

— Безусловно недопустимо. Голосъ страны не быль услышань.

Для того, чтобы покончить съ этой главой, намъ остается отмътить дальнъйшее движеніе аграрнаго законопроекта. Законопроекть быль сдань въ комиссію. По вопросу объ образованіи комиссіи Дума приняла предложеніе г. Петражицкаго съ дополненіемъ г. Бородина и ръшила составить комиссію съ такимъ расчетомъ, чтобы каждая группа въ 5 человъкъ имъла въ комиссіи своего представителя. При наличномъ составъ Думы численность членовъ аграрной комиссіи опредълилась въ 91 человъкъ, а при полномъ комилектъ должна была опредълиться въ 99 человъкъ. Самый порядокъ выборовъ состояль въ слъдующемъ.

Каждый депутать должень быль написать на записка имя одного кандидата, и избранными должны были считаться получивше относительное большинство голосовъ. Благодаря многочисленному составу комиссіи, это относительное большинство оказалось очень незначительнымь: никто изъ избранныхъ не получиль болже шести голосовъ. Да и такихъ было всего насколько человакъ, а осталь-

ные избраны 5-ю, 4-мя и даже 3-мя голосами.

Мы не станемъ перечислять всёхъ членовъ аграрной комиссіи, а отмётимъ лишь имена болёе или менёе извёстныхъ нашимъ читателямъ. Въ соствъ комиссіи вошли: отъ партіи «народной свободы» гг. Герценштейнъ, Петрункевичъ, П. Якушинъ, Котляревскій, Медвёдевъ, Мухановъ, кн. Урусовъ, Петражицкій; отъ трудовой группы—гг. Аладыннъ, Аникинъ, Лосевъ; отъ «17-го октября»—гр. Гейденъ, г. Стаховичъ, кн. Волконскій. Польское «коло» нолучило нёсколько мёстъ. Партія демократическихъ реформъ хотя также получила нёсколько мёстъ въ комиссіи, но ея лидеры М. Ковалевскій и Кузьминъ-Караваевъ въ комиссію не попали. Но это обстоятельство объясияется очень просто: депутаты при выборахъ въ комиссію считались не съ тёмъ, кто больше понимаетъ насчетъ воли, а кто—насчетъ земли. Поэтому, такіе видные представители «кадетской» партіи, какъ гг. Родичевъ, Набоковъ, Винаверъ и др., въ аграрную комиссію не вошли.

Комиссія распалась на подкомисін и приступила къ детальной работъ, посвящая ей всъ дни, свободные отъ общихъ собраній, и даже праздники.

Когда вопросы были распредёлены, и работа совсёмъ наладилась,

Думя была распущена.

## IX:

## Смертная казнь.

Первые дни существованія Государственной Думы не были

омрачены кровавыми призраками.

Наступило временное затишье въ дѣлѣ кровавыхъ расправъ, и Дума вѣрила, что ей удастся силой своего нравственнаго авторитета пріостановить казни.

И когда Дума принимала одинь изъ своихъ первыхъ запросовъ по поводу присужденія къ смертной казни 8-ми рабочихъ въ Ригъ, почти всъ были увърены, что удастся спасти жизнь этимъ людямъ.

Но прошло немного дней, и Петербурга достигла въсть, что эти люди казнены, и интернелляція Думы не имъла никакого значенія.

Эта первая ужасная въсть произвела огромное, подавляющее впечатлъніе.

Потомъ къ этимъ въстямъ привыкли, но въ первый разъ Дума была прямо ошеломлена.

Въсть о казни пришла 17-го мая, когда въ Думъ не было засъданія.

Тѣмъ не менѣе ужасное извѣстіе всколыхнуло парламентскія группы.

Въ тотъ же день состоялись экстренныя совъщанія «трудовой» группы и парламентской «кадетской» фракціи, посвященныя обсужденію этого событія.

На первыхъ порахъ люди даже нъсколько растерялись.

Какъ быть, какъ реагировать на это извъстіе?

Выразить недовфріе—это уже было использовано, внести новый запросъ—безполезно и не имфеть смысла. И многіе стали высказываться въ томъ смыслф, что остается одинь исходъ: принять

это событіе, какъ явный вызовъ, исключающій возможность дальнъйшей работы, и разъжхаться.

Группы, совъщавшіяся по этому вопросу, выработали свои заклю-

ченія и внесли ихъ на обсужденіе общаго собранія Думы.

Тучи слишкомъ сгустились, и этого общаго собранія миогіе ждали съ большой тревогой.

Смерть этихъ восьми человѣкъ стала между правительствомъ п народными представителями.

Пролитая кровь легла между ними. Тъни убитыхъ вошли въ ствны русскаго парламента. Новымъ тяжкимъ кровавымъ оскорбленіемь отвътило министерство на запросъ парламента. Этоть отвыть оставиль висчатльние диничнаго, холоднаго издывательства.

Но становилось яснымъ до очевидности, до ужаса яснымъ, что дело идеть уже не объ оскорбленін, не объ издевательстве, а о чемъ-то безконечно большемъ, о самомъ существовании Госу-

дарственной Думы.

Люди шли тернистою узкою тропой, но впереди горъль огонь, на который они шли. И вдругь этоть огонь погась. По крайней мъръ, такъ показалось нъкоторымъ. Другіе, почитающіе себя болье зоркими, рышили ихъ усновонть, доказывая, что огонь мерцаеть еще тихимъ, правда, колеблющимся свътомъ. Болъе зоркими почитали себя конституціоналисты-демократы. Они ръшили исчернать последнія средства въ борьбе съ правительствомъ, использовавь законодательную власть Думы.

Въ результатъ этого ръшенія явился законопроекть объ отмънъ смертной казии, внесенный срочнымъ предложениемъ. Г. Набоковъ отъ имени партіи говорить о падеждахъ, которыя партія возлагаеть на этоть законопроекть: онъ должень вычеркнуть смертную казнь изъ законовъ.

Г. Ледницкій ставить вопрось ясибе. Смертныя казни не должны существовать, ибо они безсмысленны и не останавливають, а рождають политическія убійства, онѣ творятся не во имя порядка, а во имя мщенія опредёленной группы лицъ.

Но г. Ледницкій остается върнымъ задачамъ партін и закан-

чиваетъ призывомъ къ законодательной работъ.

Ръчь произвела впечатльніе, и какой-то мусульманинь задней скамын пробрадся къ г. Лединцкому и благодариль его за правдивое и искреннее слово. Въ простотъ сердечной опъ сдёдаль даже попытку поцёловать руку оратору. Но г. Ледницкій, конечно, этого не допустиль. Эту сцену видъли немногіе, а между тѣмъ, она говорила многое. Казалось, что эти татары, темные, безсловесные, безучастно относятся къ тому, что вокругъ нихъ происходитъ.

А между тёмъ, подъ ихъ кафтаномъ бьется горячее, отзывчивое сердце, и они готовы на простодушный порывъ.

Послѣ представителей партін «народной свободы» выступали

«трудовики». Слышались иныя ръчи.

— А что же дальше?—опредъленно и прямо ставить вопрось депутать Локоть.—Мы выработаемь нашь законопроекть.

— А Государственный Совъть? А министры?

— Надо признать, что уже близки минуты, когда мы вынуждены будемъ сформировать народныя требованія и поставимъ прямо вопросъ: или мы, пли старый, разложившій страну режимъ.

Аладыннъ говоритъ о пигмеяхъ исполнительной власти, захва-

тившихъ въ свои руки прерогативы короны.

— Пора бросить игру въ запросы и взять дѣло въ свои руки. Народъ принимаетъ насъ не за то, что мы являемъ собой. Мы ничтожны! Нѣтъ у насъ ни силы, ни власти, и объ этомъ надо довести до сознанія народа.

Слова эти звучать странно и глухо и больно отзываются

въ сердцахъ депутатовъ.

Слова просить священникъ Поярковъ. Худой, изможденный, съ огромной копной густыхъ волосъ, опъ вырисовывается какимъто призракомъ на ораторской каоедръ.

— Правительство издъвается надъ нами!—звучать слова

іерея.—Мы не должны уже просить, но должны требовать.

Ораторъ отвергаеть всѣ конституціонные нути. Онъ просто предлагаеть написать бумагу объ отмѣнѣ смертной казни и поднести ее для подписи Государю.

— Если смертная казнь не будеть отмѣнена, мы должны разъѣхаться по домамъ. Безчестно оставаться здѣсь дальше и получать деньги!

Разъвхаться...

Впервые было произнесено это слово въ стинахъ Думы и прозвучало страшнымъ предостерегающимъ аккордомъ.

Набоковъ спъшить направить ръчи ораторовъ по конститу-

ціонному руслу:

— Дума не можетъ принимать резолюцій. Опа законодательствуєтъ! Поспъшными резолюціями мы ослабимъ ръшеніе.

Но попытка Набокова на первыхъ порахъ не увънчалась успъхомъ.

Г. Заболотный не видить выхода изъ тупика. Надо скорфе отнять у насильниковъ право на убійство, и остается одинъ путь-прямое и непосредственное обращение къ верховной власти.

Депутать Съдельниковъ останавливается на роковомъ значенін

переживаемаго момента:

— Мы наканунъ страшныхъ событій. Дума должна умереть! погребальнымъ звономъ звучатъ страшныя слова. -- Мы должны позаботиться о нашемъ объщании, данномъ народу. Мы требуемъ воли и земли!

Рядъ ораторовъ спѣшить сгладить тягостное настроеніе, которое начинаеть овладывать Думой, и влить въ сердца извырившихся депутатовъ новую бодрость.

Слова просить Кузьминь-Караваевъ.

Онъ старается поддержать г. Набокова.

--- Смертныя казни ужасны и безсмысленны. Смертная казнь должна быть отменена:

Но ораторъ напоминаетъ аудиторін, что въдь Дума—собраніе государственныхъ людей.

- Господа пародные представители, мы здёсь не въ общественпомъ собранін, а въ Государственной Думъ. Государственная Дума можетъ принимать только законопроекты и отнюдь не краткую, сжатую резолюцію. Государственная Дума можеть выносить только обоснованныя мийнія. Законопроекты же должны быть разработаны и твердо обоснованы. Что же дальше? Если даже внесемъ законопроектъ въ комиссію, удастся-ли ему пробить брешь? Нельзя не признавать за нашими заявленіями огромнаго нравственнаго авторитета. Мы пользуемся этимъ авторитетомъ во всей странъ, и не признаетъ его лишь внъшнимъ образомъ, быть-можеть, одно только министерство, по и оно не можеть съ нимъ не считаться.
- Г. Поярковъ говоритъ: надо жхать домой. Онъ выразился даже такъ: намъ не честно получать здёсь деньги и здёсь оставаться-Но не для того, чтобы получать эти деньги, собрались мы сюда. И когда мы займемся вопросомъ относительно того, вхать-ли или оставаться, то, конечно, деньги не могуть новліять на наше рішеніе въ ту пли другую сторону. Можемъ мы уйти домой? Нъть, уйти домой мы не можемь. Мы не можемь нарушить объщаній, которыя мы дали пашимъ избирателямъ. Мы пе можемъ уйти домой, мы не смѣемъ, мы не уйдемъ. Госнода народные представители, насъ послали для работы. Кто изъ насъ при избраніи думаль, будеть легко, что не придется видъть передъ что работать

собой стѣну, которую надо пробивать, тоть, конечно, заблуждался. Но въ каждомъ изъ насъ живетъ мысль, что эта стѣна въ концѣ концовъ рухнеть, а правда восторжествуетъ хотя не скоро и не безъ труда. Если мы уйдемъ отсюда, если мы рѣшимся на этотъ самоубійственный шагъ, то мы совершимъ глубочайшую и грубѣйшую историческую ошибку, мы совершимъ то, за что придется отдѣлываться ужасами всей нашей странѣ, всей нашей родинѣ. Я искренно надѣюсь, что мы не забыли и не забудемъ клятвы, которую мы дали пашимъ избирателямъ. Добровольно отсюда мы не уйдемъ никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ!

Дума отвъчаеть на эту ръчь громовыми аплодисментами.

М. Ковалевскій выражаеть надежду, что Государственный Совать не станеть на пути нравственныхъ требованій парода.

Этому плохо върять, но старый профессоръ говорить съ такой искренностью, что ему аплодирують.

Родичевъ предостерегаетъ Думу отъ маловърія:

Намъ говорять: напишите законъ о смертной казни, его не утвердять. Его не могуть не утвердить, потому что если намъ не удалось удержать палачей, то неужели вы сомнъваетесь, господа, что смертная казнь корчится въ судорогахъ. Бытьможетъ, безумпой злобой отвътятъ на паши постаповленія, пролитіемъ крови, но кампанія смертной казни пропграна. Мы у преступленія этого рода отнимемъ формальную покрышку закона. Тъхъ людей, которые говорили намъ, что опи сами стонутъ подъ бременемъ дурныхъ законовъ, мы поставимъ лицомъ къ лицу съ правдой. Обпаружится передъ страной завъса лицемърія. Мы сорвемъ эту завъсу и покажемъ народу: вотъ гдъ правда и вотъ гдъ насиліе.

- Г. Левинъ, бывшій раввинъ, въ страстной рѣчи проситъ пертерять: мужества.
- Если ужъ суждено умереть, пусть лучше смерть застигнеть насъ врасплохъ. А жить въчною мыслью о смерти нельзя! Это значить уже при жизни перестать жить.
- Г. Гредескуль старается продить масло успокоенія на расходивтіяся волны отчаннія. Онъ върить еще въ возможность мирнаго нехода.

Въ это время до думской залы допосятся звуки военнаго барабана—какъ бы въ отвътъ на призывъ къ успокоенію и работъ.

Послъ ръчи Гредескула запись ораторовъ исчерпана.

Болье споконные и уравновъщанные элементы побъдили, п Дума постановила передать внесенный проекть для разработки въ комиссію, согласно положенію. Она рішнла птти впередь, ничемь не отступая отъ конституціопнаго пути.

Но министерство, казалось, нарочно старалось столкнуть Думу съ этого пути.

Избранная Думой комиссія въ нѣсколько дней изготовила законопроекть объ отмънъ смертной казни. Законопроекть состояль всего изъ двухъ статей, яспыхъ и лаконичныхъ: одна отмъняла смертную казнь, а другая замёняла ее слёдующимъ по лёстницё наказаніемъ.

Но министерство оказалось неготовымъ къ разсмотржнію вопроса, неотложнаго и яснаго въ общественномъ мивніи всей страны, и посившило спрятаться за формальную ширму-56 ст. учр. Госуд. Думы, предоставляющую министрамъ въ теченіе мъсяца держать законопроектъ въ своихъ канцеляріяхъ. предложение Думы приступпть къ обсуждению выдвинутаго вопроса, три министерства-военное, морское и юстиціп-прислали своп отвъты, составленные въ совершенно тождественныхъ выраженіяхъ. Это-идентичныя, сухія бюрократическія отписки.

Вопросъ слишкомъ сложенъ, министерство не подготовлено къ

слушанію-такова была сущность этихъ отвътовъ.

Эти отвъты привели въ возбуждение болъе нервные и, пожалуй, болье чуткіе элементы въ Думь, и взбаламученная поверхность снова долго не могла успоконться.

При этомъ очень ръзко сказалась разница въ настроеніи и тактикъ «трудовиковъ» и «кадетовъ», къ которымъ на этотъ

разъ примкнули центръ и правая.

«Трудовики» повели сильную и страстную атаку противъ «кадетовъ», посившившихъ укрыпиться на своихъ конституціонныхъ позиціяхъ. Они не желають дольше считаться съ нормами, созданными теми людьми, «которые нарочно хотять не дать Думе ничего сдълать», — по выраженію депутата Аникина.

- Все равно, говорить онъ, нельзя ни до чего договориться, когда люди говорять на разныхъ языкахъ.
  - Г. Аникинъ произносить «языкахъ».
- Г. Аникина поддерживаетъ г. Аладынъ. Они сбычно выступаютъ грядомъ.

— Нельзя работать съ тѣми людьми, — говорить Аладынъ, — которые тогда только не запаздывають, когда пужно туже затяпуть петлю на шеѣ народа. Которые готовы только тогда, когда дѣло касается черносотенной пропаганды.

Предсъдатель останавливаеть оратора:

— Это является недоказаннымъ.

— Я согласенъ, это является недоказаннымъ... для министерства, но не для насъ, не для народа.

Г. Муромцевъ уже не пытается вновь остановить оратора.

— Гдъ сошлись два врага, — продолжаетъ г. Аладыннъ, — тамъ нобъда будетъ тогда, когда одинъ изъ нихъ останется мертвымъ на мъстъ.

Тутъ г. Муромцевъ уже не выдерживаетъ и эпергично останавливаетъ оратора:

— Въ палатъ не можетъ быть разговоровъ, чтобы кто-нибудь кого-нибудь уничтожилъ:

Шумъ и аплодисменты по адресу предсъдателя и крики «продолжайте»—по адресу оратора.

Г. Аладынны довольно искусно береть средній курсы:

— Я никого не хочу физически уничтожать. Я просто прибътаю къ метафоръ.

Ораторъ предлагаетъ покончить съ 56-й статьей. Эта статья не касается правъ верховной власти, а только удобства гг. министровъ.

Съ г. Аладынымъ согласенъ и г. Съдельниковъ. Онъ бонтся, что Дума своей тактикой можетъ потерять сочувствие народныхъ массъ и вызвать ихъ къ выступлению на историческую арену.

— Намъ говорять: потеринте мѣсяцъ, а мы пока пострѣляемъ. А потомъ 15-го іюня преподнесуть капикулы. Еще на два мѣсяца... Основные законы посадили насъ въ бумажный мѣшокъ, и если мы его не прорвемъ, русскій пародъ не станетъ насъ слушать.

Гг. Аникинъ, Аладьинъ и Съдельниковъ, — это ораторы, которыхъ обычно высылають скамьи «трудовиковъ».

На этотъ разъ они нашли новыхъ союзниковъ.

Депутатъ Якобсонъ видитъ въ Думѣ одинъ изъ этаповъ революціи и предостерегаеть отъ резолюціи.

— Опасно расшаркиваться и передъ правительствомъ, и нередъ революціонными силами страны. Нельзя сидѣть на двухъ стульяхъ.

Ораторъ предлагаеть не ожидать отвъта министровъ и перейти къ разсмотрънію законопроекта.

На кабедрѣ появляется депутать Михайличенко. Г. Щегловитовь, одиноко возсѣдавшій вь министерской ложѣ, посиѣшно ее покидаеть. Гг. министры не любять депутата Михайличенко. Правда, и депутать Михайличенко не питаеть къ нимъ нѣжныхъ чувствь. Онъ любить, по его словамъ, каждую вещь назвать своимъ именемъ, а гг. министры этого не любять. Михайличенко простой и откровенный человѣкъ. Это—рабочій-шахтеръ, прямодушный, искрепній, отстанвающій интересы рабочаго класса съ рѣзкостью и прямодинейностью повообращеннаго соціаль-демократа. Онъ считаеть своимъ долгомъ при каждомъ удобномъ случаѣ заявить, что есть только одинъ путь снасенія отечества, это—учредительное собраніе. Ему не аплодирують и не шикаютъ.

Депутать Локоть резюмируеть требованія «трудовой» группы: игнорировать отвёть министерства и перейти къ обсужденію законопроекта. Таково предложеніе «трудовиковъ». Они видять въ

немъ «діло», эпергично протестуя противъ резолюцій.

Рядъ ораторовъ изъ болѣе праваго лагеря старается доказать, что и это дѣло роковымъ образомъ обратится въ резолюцію, ибо законопроектъ все-таки не станетъ закономъ. Такъ полагаетъ гр. Гейденъ, который ин на шагъ не хочетъ отойти отъ конституціоннаго пути. Такъ полагаетъ и рядъ другихъ ораторовъ.

Медвъдевъ, ссылаясь на приговоръ, составленный крестьянками Весьегонскаго уъзда, старается кольнуть министерство указаніемъ, что оно не только отстало отъ науки, но даже отъ правосознанія неграмотныхъ крестьянокъ весьегонскаго захолустья, потребовавшихъ отмѣны смертной казни, противной ученію христа.

Слово предоставляется Родичеву. Родичевъ говорить сильно,

просто, съ воодушевленіемъ.

— Вёдь дёло не въ обсуждении законопроекта. Вёдь Думё некого убёждать въ необходимости отмёны смертной казни. Къ чему же насъ приглашають? Къ лирическимъ изліяніямъ? Вёдь «они» станутъ вёшать на-зло Думё. Они желають совлечь ее съ твердой ночвы. Мы не поддадимся увлеченію благороднымъ чувствомъ и не сдёлаемъ жесточайшей ошибки. Ну, будеть демонстрація, демонстрація чего... капризной нервности Думы?

— Неправда, — слышатся протестующіе голоса.

— Мы не пойдемь по пути, на который насъ тянеть провокація. А вы помните, — обращается онъ къ министерской ложѣ. — что изъ роли Пилата вы сегодня перешли на роль палачей. Оставимъ же пути выраженія безплоднаго негодованія.

Ораторъ покидаеть канедру. Ему долго аплодирують, но аплодисменты прорызываются шиканьемь съ пъкоторыхъ лывыхъ скамей:

Это первое шиканье по адресу г. Родичева.

Г. Родичева поддерживаеть г. Петражицкій. Онъ успоканваеть собраніе. Онъ прилагаеть всё усилія, чтобы, такъ сказать, поднять настроеніе. Онъ старается казаться бодрымь и даже шутливо-веселымь, хотя шутка такъ трудно дается этому сухому латинисту-профессору. Онъ указываеть, что и принявъ законопроекть, пельзя будеть спасти жизнь тёмъ, которые теперь уже обречены. Правительство стацеть казнить демоистративно.

— Мы ѣхали сюда для трудной борьбы? Чего вы волнуетесь? Развѣ вы увидѣли Геркулеса? О, нѣтъ, въ этомъ отпошенін насъ ностигло пріятное разочарованіе. Не стоить такъ волноваться,

господа!

Г. Петражицкому аплодирують.

Какъ «трудовики» нашли новыхъ союзниковъ, такъ пашли ихъ и «кадеты» въ лицъ нашего знакомаго г. Гробовецкаго, который произпесъ уже настоящую, довольно обстоятельную рѣчь. Опъ на своемъ родномъ языкъ высказалъ свой взглядъ на тактику, которой необходимо держаться:

— Падо въжливо говорить. Все равно, дойдеть до страны. А что если за каждое дъло выскакивать, то мы оборвемся и намъ же хуже будеть. Въдь эта зараза,—говорить онь по поводу дъятельности правительства,—въълась въ плоть и въ кровь. Треба большую дезинфекцію дълать, чтобы уся страна ею паполнилась.

Онь отлично понимаеть моральное значение резолюціи, объявляющей дальнъйшія казни убійствами. Онь знаеть, что «воны привыкли до крови». Но эта резолюція какъ бы заставить сказать ихъ: «Кровь на насъ и на дѣтяхъ нашихъ». Такъ образно и ярко этоть хлѣбонашецъ опредѣлилъ свои отношенія къ министерству и къ тактикъ даннаго момента.

Г. Набоковъ говориль первымъ по выдвинутому вопросу, а затёмь ему было предоставлено слово во второй разъ, послё всёхъ ораторовъ. Онъ отмётилъ, что вопросъ о смертной казни не только давно разработанъ въ наукѣ, но и въ нашей практикѣ— въ работахъ комиссіи по составленію уголовнаго уложенія. Конечно, весь смыслъ министерскаго отвѣта въ бюрократическихъ отпискахъ, но все же резолюція партіп «кадетовъ» представляется единственнымъ исходомъ.

Да, это резолюція, но въдь и принятіе законопроекта, по предложенію «трудовиковъ», тоже будеть резолюціей, а не революціей.

Мы разобрали отдъльно предложенія «трудовиковъ» и «кадетовъ». Совершенно самостоятельно стояло предложение депутата Сппятина. Оно было продиктовано чувствомъ нѣкоторой стерянпости, почти отчаянія, вызваннаго телеграммой изъ Севастополя, по выраженію оратора, «города классическаго безправія», гдъ готовятся новыя и новыя кровавыя жертвы. Ораторъ заявляеть, что онь готовь унижаться, готовь умолять. Надо спасти жизнь обреченнымь. Нужны экстренныя мфры, Спиягинъ предлагаетъ непосредственно обратиться къ верховной власти отъ имени Думы съ просьбой пріостановить смертныя казни:

Предложение, продиктованное горячимъ порывомъ, разбивается гр. Гейденомъ, г. Лединцкимъ, М. Ковалевскимъ и др. ораторами. Нельзя переносить отвътственности на особу Государя. Нельзя нарушать парламентскихъ принциновъ.

Г. Лединцкій опредѣленно ставить вопрось: обратиться къ верховной власти по такому вопросу, какъ отмена смертной казни, это дъйствительно зайти въ тупикъ. Это значитъ втягивать

верховную власть въ водоворотъ революціи.

Эти доводы не убъждають депутата Огородникова, который

энергично поддерживаеть г. Спиягина.

— Если бы быль парламенть, можно было бы говорить о парламентаризмъ, если бы существовало отвътственное министерство, можно было бы толковать о перенесеніи отвътственности. А теперь... тамъ, гдъ витаетъ смерть, не говорять о парламентаризмѣ.

Огородникову аплодирують. Но при баллотировкъ предложенія, выдвинутаго г. Сппягинымъ, за него высказалось лишь

незначительное меньшинство, и оно отвергается.

Дума приняла формулу перехода къ очереднымъ дёламъ, предложенную партіей «кадетовъ», которые опять поб'ядили. Но съ каждымъ новымъ шагомъ министерства побъда доставалась «кадетамъ» все труднъе и труднъе.

Дума, такимъ образомъ, ръшила примириться съ требованісмъ министерства и выжидать истеченія місячнаго срока.

Между тымь, высти о новыхы смертныхы казияхы приходили все чаще и чаще. Дума, такы сказать, скрыня сердце принимала

запросы по поводу этихъ казней, и ждала отвъта.

Но воть пасталь день, когда главный военный прокуроръ г. Павловъ оть имени военнаго министра представиль свой отвъть на нѣкоторые изъ этихъ запросовъ. Дума ждала этого выступленія. Когда г. Муромцевъ, невозмутимо спокойный даже въ самые острые моменты, пережитые Думой, произнесъ: «Господинъ главный военный прокуроръ желаетъ дать объяспеніе», заль положительно замеръ.

На канедръ появляется очень высокаго роста человъкъ, въ военномъ мундиръ, худой, съ коротко остриженной съдой головой и съдыми усами, такой спокойный, съ такимъ тихимъ голосомъ, словно онъ не хочетъ кого-нибудь разбудить или испугать.

Это г. Павловъ, главный военный прокуроръ.

Онъ пришелъ дать отвътъ на обращенные къ военному министру крики негодованія. Выборъ г. Павлова въ качествъ уполномоченнаго предръшать характеръ отвъта. Уже одинъ этотъ выборъ говорилъ многое. Почему—не надо объясиять тъмъ, кто знаетъ дъятельность г. Павлова. А ее знаетъ вся Россія. Его слушали съ затаеннымъ вниманіемъ.

Онъ пришелъ дать отвёть на три запроса по поводу смертныхъ казней.

- Первый запросъ, начинаеть г. Павловъ, касается Прибалтійскаго края.
- Г. Павловъ началъ тихо. «Громче, громче», раздаются голоса. Это то дёло, повышеннымъ голосомъ и начиная отчеканивать слова, продолжаетъ г. Павловъ, когда мятежники напали на чиновъ полиціи и разстрёляли ихъ. Другой запросъ касается Риги. Третій Севастополя. Запросы одпородны по своему содержанію. Въ нихъ предлагаютъ министерству отвётить: принимаетъ ли оно мёры къ тому, чтобы смертные приговоры не утверждались и утвержденные оставались безъ исполненія. По предложенію предсёдателя совёта министровъ и по приказанію военнаго министра, я уполномоченъ заявить слёдующее: смертные приговоры будутъ постановляться до тёхъ поръ, пока существуютъ законы, опредёляющіе смертную казнь, не преступая которыхъ военные чины не могутъ ея не назначать.
  - Г. Навловъ ръзко подчеркиваеть слово «будутъ». Аудиторія замерла.

— Что касается утвержденія постановленныхъ приговоровъ и лишенія права кассаціоннаго обжалованія, то существующія узаконенія предоставляють генераль-губернаторамъ право предавать военному суду, устранять кассаціонныя производства и утверждать постановленные приговоры. При этомъ генераль-губернаторы дъйствують совершенно самостоятельно, на основаній убъжденія, обстоятельствъ дъла и положенія края. Вторгаться въ права высшихъ мъстныхъ властей министерству не предоставлено.

И только! Воть все, что Дума получила на свои запросы, продиктованные допосящимися до пен со всёхъ сторонъ криками истерзанной: страны.

Г. Навловъ кончилъ.

Воть онь, все такой же спокойный и безстрастный, поверпулся

и сдълать шагь, снускаясь по ступенямъ каоедры.

Въ залѣ царпла мертвая, гнетущая тишина. Слышно было, какъ стучало сердце сосѣда. Въ эту минуту чуялось, какъ трещали безмѣрно натянутыя струны. Съ лихорадочной быстротой работавшее сознаніе подсказывало, что такъ это не можетъ кончиться, что сейчасъ должно что-то произойти необычайное, изъ ряда вонъ выходящее.

И вдругь накопившаяся энергія протеста разрядилась, и громкій, раздільный, отрывочный, почти истерическій крикь: «Палачь!—какъ свисть бича, разсікь воздухь.

Онъ быль подхвачень десятками голосовъ, и слова: «Палачъ,

убійца!» — стопомь пронеслись по заль.

Г. Муромцевъ хватается за звонокъ. Г. Павловъ медленно проходитъ къ столу за колоннами, складываетъ свои бумаги и покидаетъ залъ.

- Уходить!-пропосится по залу:

Т. Павлову надо пройти мимо депутатскихъ мѣстъ справа. Это мѣста, которыя подымаются амфитеатромъ надъ узкимъ проходомъ. Спова крпки: «Палачъ! Убійца»!—падають на его голову.

— Я закрою засъданіе, —протестуеть предсъдатель.

Но г. Павловъ уже покинуль залъ, и аудиторія затихаеть. Нікоторое время аудиторія еще остается подъ впечатлівніємъ пережитаго волпенія.

Она словно видить еще нередь собой этого страшнаго старика. съ неподвижными мускулами бълаго, словно каменнаго лица.

Онъ говориль всего ивсколько минуть, но въ теченіе ивсколькихь часовы нельзя было сказать больше.

Какъ-то сразу погасли всё надежды и рушились недавнія иллюзін. Еще послё рёчей гг. Горемыкина, Стишинскаго и Гурко Дума попяла, съ кёмъ она им'єть дёло, но еще продолжала в'єрить въ силу моральнаго авторитета.

А туть въра эта сразу погасла. Люди поняли, что не о конфликтъ уже идеть ръчь, что этимъ маленькимъ словомъ уже не закроешь разверзшейся пропасти, что передъ ними безпощадный смертель-

ный врагь.

II это настроеніе сказалось па рѣчахъ ораторовъ, отвѣчавшихъ г. Павлову.

Слова просить Кузьминъ-Караваевъ.

— Развъ это отвътъ? Намъ указали на законъ. Да если бы генералъ-губернаторы дъйствовали внъ рамокъ закона, мы бы

развъ такъ формулировали нашъ запросъ?

— Мы бы спросиди: а преданъ-ли суду генераль-губернаторъ, казненъ-ли онъ уже? Подчеркиваю слово «казненъ», ибо въ мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, убійство, совершенное военно-служащимъ, наказуется смертной казнью.

Съ фактами и примърами въ рукахъ ораторъ доказываетъ полную песостоятельность и фальшивость отвъта министерства.

Г. Кузьмина-Караваева смѣняеть рядъ другихъ ораторовъ. Но эти рѣчи свѣтскихъ ораторовъ потускиѣли передъ сильнымъ, проникновеннымъ словомъ священника Афанасьева.

Священникъ-депутатъ, народный избранинкъ, всталъ во всю-

вышину своего духовнаго роста.

— Господа народные представители! Для меня, какъ служителя Бога, Бога свободы и любви, для меня совершенно непонятенъ отвъть, который прочиталь намь главный военный прокуроръ. Его отвътъ сводится къ тому, что смертная казнь была приведена въ исполнение на точныхъ основанияхъ военныхъ приговоровъ по законамъ военнаго времени. Но что это за точныя основанія беззаконнаго «закона». Я думаю, господа, что въ основание каждаго закона должны быть положены тъ нравственныя начала, которыми руководится въ настоящее время страна. Въдь были времена, когда убійство считалось прекраснымъ деяніемъ, но въ такос-ли время мы живемъ? Нътъ. Въ наше время пепримънимы тъ основанія, которыя провозгласиль здёсь главный военный прокуроръ. Я не могу обойти следующаго обстоятельства. Въ то время, какъ въ Севастополъ развилось освободительное движеніе и паль легендарный за свободу-казпенный борецъ Шмидть...

Буря аплодисментовъ прерываетъ оратора.

— Въ то время, —продолжаетъ онъ, —одинъ изъ министровъ присладъ намъ, священникамъ, циркуляръ и приказъ, чтобы мы не смъли молиться за этого дегендарнаго борца.

Я спрашиваю, почему этоть министрь, этоть молитвенникь земли русской, г. Дурново, просмотрёль коренную заповёдь: «Не убій», и ночему продолжають казпить безь всякаго милосердія. Вёдь это издёвательство надъ страпой, вёдь это презрёніе ко всёмь человёческимь и божескимь законамь. Что же приходится сказать г. министрамь. Въ первый разъ страна выразила имъ педовёріе. Во второй единогласно сказала: «Уйдите въ отставку». Что же сказать имъ сейчась? Госнодь Богь печатью Капна заклеймиль братоубійцу! Скоро судъ Божій разразится надъ этими насильниками свободы и права!

Аудиторія застонала отъ грома аплодисментовъ.

Слова просить г. Аладынъ.

— Намь много говорили здёсь о законности. Я, какъ народный представитель, принимаю это предложение, но буду говорить съ военнымъ министерствомъ о законности на языкъ законности только тогда, когда министерство займетъ подобающее ему положение, т. е. очутится на скамъъ подсудимыхъ.

Снова взрывъ аплодисментовъ.

Депутатъ Винаверъ вноситъ формулу перехода къ очереднымъ дъламъ.

«Выслушавъ сообщение военнаго министра и признавая, что оно явное нежелание удовлетворить требования Государственной Думы прикрываеть формальнымъ отводомъ, ссылаясь на то, что оно не въ правѣ вмѣшиваться въ расноряжения генераль-губернатора по дѣламъ судебнымъ; что вопросъ объ исполнени смертныхъ приговоровъ относится къ компетенции не судебной, а административной власти; что въ этой области вмѣшательство центральной власти не только допустимо, но и необходимо; что такая необходимость повелительно указывалась въ настоящемъ случаѣ, какъ единогласнымъ рѣшеніемъ Думы, такъ и серьезностью положенія, которой упорно не желаетъ видѣть правительство,—Государственная Дума, выражая глубокое негодованіе по поводу содержанія и формы отвѣта взеннаго министра, переходить къ очереднымѣ дѣламъ».

Предложенная формула принята. Дума рѣшила выразить негодованіе.

Такъ шло crescendo. Сначала гробовое молчаніе въ отвѣть на рѣчи представителей власти, потомъ, по мѣрѣ того, какъ обрисовалась истинная физіономія и виды министерства, порицаніе, затѣмъ недовѣріе и, наконецъ, негодованіе.

И по мъръ того, какъ исчерпывались эти термины, когда слова уже не производили ожидаемаго эффекта, чуялось, что борьба принимаетъ все болье и болье напряженный характеръ, и что приближается роковая развязка. Думскій термометръ сталь быстро подниматься.

Прежде чёмъ перейти къ изложенію преній, сонровождавшихъ разсмотрёніе вопроса о смертной казни въ его послёдней стадін, остановимся на тёхъ запросахъ, которые Думѣ приходилось принимать въ теченіе всей своей дѣятельности по поводу отдѣль-

ныхъ смертныхъ приговоровъ.

Дума обсуждала и принимала эти запросы, хотя послѣ выступленія г.-л. Павлова она не върпла, что этими запросами удастся спасти кому-нибудь жизнь. Но она рашила, съ своей стороны, исполнить все, что было возможно. Но кому надлежало направлять эти запросы? Думъ нъсколько разъ приходилось надъ этимъ задумываться. Первый запросъ быль направлень къ предсъдателю совъта министровъ. Онъ отвътиль, что пересладь запрось по принадлежности. Эта бюрократическая отписка по вопросу, касающемуся человъческой жизни, конечно, возмутила Думу. Но что было дёлать? Пришлось примириться съ фактомъ и обсудить вопросъ, какому же министру надо непосредственно направлять запросы. Юристы, высказавшіеся по этому вопросу, разошлись во мижніяхъ. Г. Винаверъ, какъ юристь болже практическаго ума, предложилъ направлять запросы двумъ министрамъ: внутреннихъ дъль и военному. Такъ, по его мивнію, крыпче будеть. Министры не сумбють валить другь на друга. Г. Кузьминь-Караваевъ, опытный военный юристъ, возражадъ. Онъ доказываль, что хотя смертные приговоры утверждаются генеральтубернаторами, состоящими въ въдъніи министерства внутреннихъ дёль, но они при утвержденін смертныхъ приговоровъ дъйствують въ качествъ командующихъ войсками. Поэтому г. Кузьминъ-Караваевъ полагалъ, что запросы надлежитъ направить только одному военному министру. Г. Кузьминъ-Караваевъ отмътиль и другую сторону дела-обратиться въ данномъ случав,

такъ сказать, не по адресу, къ министру внутрениихъ дѣлъ это уже значить становиться на путь просьбы, педостойный законодательнаго учрежденія.

Эта сторона дёла была рёзче подчеркнута г. Аладынымъ. Онъ также находиль, что запросы о смертной казни надо направлять

только къ военному министру.

— Незачёмь разыскивать того министра, который хочеть первымь отправить на тоть свёть несчастныя жертвы. Желающихь много. Роль убійць слишкомь правится гг. министрамь. У нихь одно желаніе— убивать.

Дума въ первый разъ согласилась съ этими доводами, отвергла предложение г. Винавера, и очередной запросъ быль направленъ военному министру. Прошло несколько дней, и военный министръ увъдомиль Думу, что адресованный ему запросъ онъ направиль къ министру внутреннихъ дёлъ, но въ тотъ же день. командировать своего уполномоченнаго г. Павлова для отвъта отъ имени военнаго министерства. Опытному юристу г. Кузьмину-Караваеву оставалось только руками развести но поводу этого «поразительнаго образчика юридическаго хаоса, въ которомъ мы живемъ». Дума посяв этого стала посылать запросы двумъ министрамъ, но отъ этого «юридическій хаосъ» нисколько не уменьшился. Отвъты или, точнъе говоря, отзывы на запросы о смертныхъ приговорахъ поступали и отъ военнаго министра, и отъ министра юстиціи, и отъ председателя совета министровъ, только отъ министра внутреннихъ дёль, отъ котораго какъ разъ ждали отвътовъ, они не поступали. Г. Горемыкинъ на цълый рядъ запросовъ отвътиль сразу, въ одномъ отзывъ. Въ этихъ запросахъ упоминались имена свыше 30-ти приговоренныхъ къ смерти. И на всѣ запросы объ этпхъ жертвахъ г. Горемыкинъ далъ отвѣтъ въ трехъ строкахъ. Онъ напомнилъ Думъ, что въдь г. Павловъ уже разъяснить, что все дълается по закопу, такъ о чемъ его спрашивають?..

Г. Горемыкинь быль лаконичень, но г. Набоковь, которому

было предоставлено слово, превзошель его въ лаконизмъ.

— Отвъты тождественны, — тождественно и негодованіе, которое испытываеть Дума:

Аудиторія выразила свою солидарность съ ораторомъ громомъ аплодисментовъ.

Г. Жилкинъ, однако, счелъ нужнымъ остановиться дольше на вопросъ.

- Что же, пусть гг. министры нишуть свои отвѣты. Они только раскрывають глаза народу, они сами говорять: «Эти всѣ злодѣянія дѣлаются нами, п будуть дѣлаться,—это наша система». И, конечно, они-то именно и ведуть пародъ къ революціи.
- Г. Гредескуль, не съ цёлью сдёлать какіе-либо выводы, а, такъ сказать, для намяти, привель случай суда надъ эфицерами, сдавшими миноносець «Бёдовый».
- Судили ихъ за преступленіе, за которое по закону полагается смертная казнь. И осудили по закону. Но отъ смертной казни перешли къ каторгѣ, а отъ каторги... ухитрились перейти къ простому увольненію, и даже безъ лишенія чиновъ! И все по закону. Вотъ она какая законность!

Дума даже и резолюціи никакой не приняла по поводу отвѣта г. Горемыкина. Къ чему туть было принимать резолюціи, какой въ нихъ быль толкъ?

Сначала Дума подробнѣе останавливалась на обработкѣ редакціи вносимыхъ запросовъ, а потомъ, когда увидѣла, что дѣло сводится къ бюрократическимъ отпискамъ, перестала заниматься этимъ дѣломъ.

Г. Аладыны по поводу одного запроса указаль, что люди, которыми руководить только чувство мести, всегда сумбють обойти всякія формы, и что запрось имбеть только тоть смысль, что отвътственность за совершаемыя «легальныя убійства» нереносить на головы тъхь, кто не захочеть принять никакихъ мъръ.

Дума согласилась съ такой точкой зрѣнія и принимала запросы одинь за другимь, почти безъ преній и безъ вѣры, что

изъ этого что-либо выйдеть.

Только одинь запрось на нѣкоторое время вернуль Думѣ надежду, что удастся спасти жизнь хоть одному человѣку. Это быль запрось по поводу приговора къ смертной казии нѣкоего Паная. Этоть юноша быль приговорень военно-окружнымъ судомъ г. Варшавы къ каторжнымъ работамъ, но главный военный судъ въ порядкѣ исправленія приговора каторжныя работы замѣниль смертной казнью. Вѣсть объ этомъ была получена но телеграфу, и депутатъ Ледницкій явился иниціаторомъ срочнаго запроса, немедленно поставленнаго на обсужденіе Думы. По этому вопросу г. Кузьминъ-Караваевъ даль рядь цѣнныхъ юридическихъ указаній.

у насъ существуеть три уголовныхъ кодекса: старое уложеніе о паказаніяхъ, новое уголовное уложеніе и вопискій уставъ.

Старое уложение не знаеть смертной казип для несовершеннольтнихь. Новое ее категорически воспрещаеть, а что касается воинскаго устава, то въ немъ содержится прямое требование, что относительно несовершеннольтнихъ судъ обязанъ понизить наказание, по крайней мъръ, на одну степень. Такимъ образомъ, и по воинскому уставу смертная казнь по отношению къ несовершеннольтнимъ ни въ какомъ случаъ не можетъ быть примъняема. Если смертная казнь, тъмъ не менъе, примъняется, то это дълается, по мизнию г. Кузьмина-Караваева, — вопреки ясному требованию закона и лишь на основании произвольнаго толкования, допущеннаго главнымъ всеннымъ судомъ.

Послѣ этихъ разъясненій компетентнаго юриста Дума надѣялась, что на этотъ разъ жизнь юпоши будеть спасена. Прошло нѣсколько дней, вѣсть о казни Паная, совершенной какъ разъ въ тотъ день, когда Дума приняла о немъ спѣшный запросъ, облетѣла всѣ газеты, и послѣ этого военное министерство предупредительно увѣдомило Думу, что запросъ о смертномъ приговорѣ надъ Панаемъ... препревожденъ къ предсѣдателю совѣта ми-

нистровъ.

Дума даже не реагировала на этотъ «отвѣть», силь не хватило, она слушала молча эти извъщенія министровъ, «слагая ихъ въ сердцъ своемъ».

Такъ дни шли за днями.

Истекъ мѣсячный срокъ, на соблюденін котораго настояло мипистерство, заявивъ, что вопросъ объ отмѣнѣ смертной казни слишкомъ сложенъ и что оно не готово къ его обсужденію. Дума, наконецъ, получила формальную возможность перейти къ одному изъ важнѣйшихъ актовъ своей дѣятельности.

Передъ ней первый законопроекть, законопроекть колоссальной важности.

Не записка, а законопроекть, прошедшій всв предварительныя стадін, выдержавшій всв сроки, установленные творцами нашей конституціи, и Дума съ волненіемъ, въ сознаніи важности наступающаго момента, приступаеть къ работв. Это волненіе сказалось въ общемъ настроеніи отдёльныхъ депутатскихъ группъ во время перерыва.

Къ моменту возобновленія засъданія всь уже на мъстахъ. А воть явились и «они»—офиціальные представители власти, что-

бы сказать и свое слово въ историческій моменть.

Мѣсяцъ тому назадъ они заявили, что они не готовы, что вопросъ о смертной казни слишкомъ сложенъ, что имъ пуженъ для подготовки большой срокъ. Министрамъ былъ данъ срокъ, установленный положеніемъ о Государственной Думѣ. И вотъ гг. министры явились послѣ мѣсячной подготовки, въ сопровожденіи своихъ ближайшихъ сотрудниковъ. Явились гг. Щегловитовъ, Шванебахъ, Кауфманъ, товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ г. Макаровъ, главный морской прокуроръ Матвѣевъ и... г. Навловъ. Появленіе послѣдняго рѣшило многос въ дальнѣйшей тактикѣ Думы. Аудиторія сразу насторожилась и приняла выжидательную позицію.

— Засъдание возобновляется, —объявляеть предсъдатель. —Сло-

во принадлежить докладчику комиссіи.

На канедру всходить Кузьминъ-Караваевъ. Если подойти къ его рфии съ точки зрфнія ораторскаго искусства и внфиняго эффекта,—ее пельзя считать ни особенно спльною, ни особенно яркою. Но въ томъ-то и состоить достоинство этой рфии, что это была не филиппика противъ смертной казни, а, такъ сказать, объяснительная записка къ внесенному реальному законопроекту.

Ораторъ поставиль своей цёлью доказать, что внесенный законопроекть продпитовань не порывомъ чувства, не велёніемъ сердца, а является рёшеніемъ спокойной, разсудочной работы. На основаніи историческаго очерка института смертной казни ораторъ приходить къ выводу, что этотъ институть паходится въ періодё вымиранія. Затёмъ ораторъ переходить къ критикъ доводовъ, выставляемыхъ защитниками смертной казни. Главнёйшій изъ этихъ доводовъ—устращительное дёйствіе смертной казни, но въ наше время нёть необходимости останавливаться на этомъ доводё.

— Несмотря на силошныя казни,—восклицаеть ораторъ,— развъ преступленія прекратились, развъ они сократились и хоть кто-нибудь устрашень?..

Смертная казнь является безнравственной, безсмысленной, не-

нужной, —и, тыть не менье, смертная казнь примъняется.

— Здёсь-то мы п видимъ проявленіе чувствъ. Мы видимъ, что государство еще не свободно отъ этихъ импульсивныхъ побужденій.

Смертную казнь за политическія преступленія ораторъ находить совершенно недопустимою въ виду ея абсолютной безцёльности, ибо нельзя, убивая людей, искоренить идеи. Тёмъ не менёе,

ингдъ въ міръ, кромъ развъ Китая, смертная казнь не примъняется

въ такихъ колоссальныхъ размёрахъ, какъ у насъ.

Затъмъ, послъ подробнаго анализа статей вопискаго устава, ораторъ переходитъ къ выводамъ. Внесенный законопроектъ, состоящій изъ двухъ статей, изъ коихъ одна отмъняетъ смертную казнь, а другая замъняеть ее слъдующимъ по тяжести наказаніемъ, разсчитанъ на мирное время. Въ мирное время смертная казпь отмъняется для всъхъ, въ томъ числъ и для военныхъ. Наконецъ, ораторъ ставитъ послъдній вопросъ: является-ли въ настоящее время отмъна смертной казпи своевременною? Ораторъ отвъчаеть на этотъ вопросъ утвердительно: именно теперь и необходимо отмънить смертную казнь.

— Намъ говорять: сперва успокойтесь, а потомъ мы вамъ дадимъ реформы. Но вѣдь это абсурдъ. Вѣдь движеніе ведется во имя реформы, такъ какъ же можно сказать: вы не требуйте реформъ, забудьте о нихъ, перестаньте ихъ желать, тогда мы вамъ дадимъ ихъ. Мы переживаемъ революціонную эпоху. Псторія говорить намъ, что именно въ революціонный моментъ отмѣна

смертной казни является своевременною.

Ораторъ напоминаетъ собранію 1789 годъ и тѣ казни, которыми омрачила себя французская революція. Онъ не хочетъ

этихь казней для своей родины.

Громъ аплодисментовъ покрываетъ слова г. Кузьмина-Караваева.
— Слово предоставляется г. министру юстицін,—объявляетъ

предсъдатель.

Г. Щегловитовъ собираетъ разложенныя передъ нимъ бумаги и быстро всходитъ на каеедру. Онъ приготовился, ему нотребовался цёлый мъсяцъ для того, чтобы изготовить свой отвътъ. И онъ сообщилъ Думъ... иъсколько всъмъ извъстныхъ фактовъ изъ исторіи уголовнаго законодательства. Мы узпали, что въ Россіи за общія преступленія смертная казнь отмънена еще при Елисаветъ Петровнъ, что новое уголовное уложеніе пе знаетъ смертной казни для несовершеннольтнихъ, что оно вообще допускаетъ замъну смертной казни другими наказаніями. Это все, что г. министръ собралъ за мъсяцъ по части исторіи вопроса. А воть и сужденіе по существу, для настоящаго времени. У насъ теперь,—видите-ли, «развелись соціалистическія ученія, а развитіе соціализма привело къ анархизму и замънъ положительныхъ идеаловъ однимъ общимъ, разрушительнымъ идеаломъ».

Такимъ образомъ, формула для оправданія казней была г. ми-

нистромъ найдена.

— Анархизмъ угрожаетъ всему человъчеству, — говоритъ г. Щегловитовъ, — и наиболъе чуткія законодательства считаютъ необходимымъ съ нимъ бороться.

Превративъ борцовъ за свободу въ анархистовъ, г. министръ юстиціи уже прямо съ умилительной легкостью доказаль, ито отмѣна смертной казни является совершенно несвоевременною. У него нашлась и пара примѣровъ изъ литературы по данному вопросу, и даже изъ законодательной практики Сѣверной Америки, гдѣ въ четырехъ штатахъ вновь введена смертная казнь. Послѣ такого краткаго обзора г. министръ переходитъ къ выводамъ:

Надо считаться съ нереживаемыми нами условіями, уносящими въ могилу добросовъстныхъ исполнителей служебнаго долга. Отмънить теперь смертную казнь—это все равно, что не защищать власть.

Собраніе все время слушало спокойно, по этоть старый, затасканный доводь, словно вырванный изъ статей «Московскихъ Вѣдомостей», заставиль потерять терпѣніе.

— Довольно! Вонъ его! — раздаются протестующие голоса.

Лъвая поднимаетъ шумъ.

— Господа,—протестуеть г. Муромцевь,—въ наказѣ нѣтъ такого способа прекращенія преній. (Сміжхъ и аплодисменты).

- Г. Щегловитовъ продолжаетъ. Опъ полагаетъ, что актъ объ аминстін 22-го октября, когда неисполненные смертные приговоры были замънены каторгой, способствоваль лишь увеличенію преступныхъ посягательствъ.
  - Сами виноваты! Сами это вызвали!—раздаются голоса.
- Г. Щегловитовъ продолжаетъ. Онъ цитируетъ извъстнаго криминалиста Листа, который въ одномъ изъ своихъ сочиненій высказаль сомньніе, можеть-ли такое государство, какъ Россія, обойтись безъ смертной казни. Подводя итоги, г. Щегловитовъ заявляеть, что отмъна смертной казни является несвоевременной. Впрочемъ, только за политическія преступленія, а за общія преступленія смертная казнь примъняться не должна, и г. министръ заявляеть, что онъ готовъ согласиться на отмъну смертной казни за преступленія... карантинныя.

Подъ шиканье г. Щегловитовъ покидаетъ канедру.

— Главный прокуроръ,—начинаеть г. Муромцевъ...

Но едва аудиторія услышала слово «прокуроръ»,—поднимается страшный шумъ и крики:

— Долой! Мы не будемъ слушать!...

Но на канедру входить не г. Павловъ, а Матвъевъ—главный военно-морской прокуроръ.

— Фамилія?.. Какъ его фамилія?—требуеть лѣвая.

— Г. морской министръ прислалъ главнаго военно-морского прокурора г. Матвъева,—начинаетъ пояснять г. Муромцевъ...

— А, это не Павловъ, —раздаются голоса, и аудиторія сти-

хаетъ.

Г. Матвъевъ отвъшиваетъ низкій поклонъ и начинаетъ говорить тихимъ, едва слышнымъ голосомъ. Онъ пришелъ заявить, что, по мнънію г. морского министра, измъненіе военно-морского устава не входитъ въ компетенцію Думы.

П это все. И на этоть отвъть тоже потребовался цълый мъсяць. Снова низкій поклонь, и г. Матвъевъ покидаеть канедру.

— Г. главный военный прокурорь, — произносить г. предсъдатель.

II г. Павловъ дёлаетъ попытку взойти на ка<del>о</del>едру.

Поднимается страшный шумъ.

— Вонъ! Палачъ! Убійца! Долой! — слышатся возгласы.

— Разбойникъ! Кровонійца! — проръзають воздухъ голоса крестьянскихъ депутатовъ.

Г. Павловъ стоитъ съ лицомъ бѣлымъ, какъ снѣгъ, и пытается

начать ръчь.

Шумъ переходить въ сплошные крики, въ какой-то вопль. Лъ́вая половина залы—«трудовики» и часть «кадетовъ»—стоятъ. «Трудовики» стучать пюпитрами, бьють кулаками.

А этоть человъкъ стоить неподвижно. Улыбка, кривая улыбка,

перекосила лицо...

Г. Муромцевъ прекращаетъ засъданіе и самъ покидаетъ залу. Только тогда г. Павловъ сходить съ канедры и занимаетъ мъсто въ ложъ министровъ.

Шумъ разростается. Всѣ уже встали со своихъ мѣстъ, и прямо въ лицо г. Павлова летятъ проклятія. Тогда онъ, наконецъ, понялъ,

что пора уходить.

Онъ прошель мимо ложи журналистовь на разстояніи нѣсколькихь сантиметровь. Онъ старался итти медленно, не озираясь, но дрожащія колѣна выдавали его волненіе. Очутившись въ кулуарахь, онъ судорожно вынуль напиросу и затянулся... Онъ остановился, но и здѣсь провожали его крики, и онъ медленно направился къ министерскому подъѣзду.

За нимъ посабдовали гг. министры.

Аганзаль гудёль оть шума голосовь переполнившихь его депутатовь. Никто не зналь, вернутся-ли министры, и въ группахъ шли споры о дальнёйшей тактикё. «Трудовики» негодовали, «октябристы» старались ихъ успоконть. «Кадеты» удалились на верхъ и тамъ вели совёщаніе.

— Мы должны его выслушать, по основнымъ законамъ...

— Нътъ такихъ законовъ! Обокрали насъ! Иттъ законовъ,

чтобы людей ръзать! — протестуеть г. Лосевъ.

Графъ Гейденъ и ки. Волконскій усиленно агитирують, стараясь убѣдить въ необходимости выслушать г. Павлова. Но ихъ агитація не увѣнчалась усиѣхомъ. Даже польское «коло», наиболье умѣренная группа, рѣшила не слушать г. Павлова и покинуть залъ при его появленіи. То же рѣшеніе приняли и другія группы.

Зьопокъ предсъдателя призываеть всъхъ въ залъ. Министерская ложа опустъла. Въ ней остались только два товарища

министра — гг. Макаровъ и Чаплинъ.

Слово предоставляется г. Макарову—товарищу министра внутренихъ дѣлъ. Онъ явился объяснить, что внесенный законопроектъ не имѣетъ прямого отношенія къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Къ нему имѣетъ прямое отношеніе положеніе объ усиленной и чрезвычайной охрапѣ, но съ отмѣпой смертной казни ее нельзя будетъ примѣнять и въ этомъ порядкѣ. Что касается этого положенія вообще, то оно нуждается въ нзмѣненіяхъ, но объ этомъ рѣчь будетъ при разсмотрѣніи проекта о пеприкосновенности: дичности:

Г. Макаровъ кончиль. Ни протеста, пи шиканья. Депутать

Апикинъ проситъ слова къ порядку дня.

— По поводу появленія господъ министровь, которыхъ мы сію минуту, только сейчась выгнали (смюжь и взрывь аплодисментовь), я должень объяснить, чёмь вызвано наше поведеніе. Оно объясняется чувствомь охватившаго нась негодованія. Сначала оно нась сковало. Мы увидёли проявленіе воніющаго невёжества, когда здёсь министрь юстиціи смёшиваль соціалистовь съ анархистами. (Снова взрывь аплодисментовь). На этой священной кафедрё,—продолжаеть ораторь, — по должны появляться люди, вся жизнь которыхь—кровь и убійства. Мы пришли дёлать мирное дёло, и всякій видь крови нась возмущаєть, и это мы показали. Пусть страна знаеть, что мы не териимь крови. (Аудиторія аплодируєть).

Слова просить гр. Гейдень. Онь остается върнымь себъ и находить, что во имя свободы слова необходимо было выслушать г. Павлова. Но противъ этого протестуеть г. Винаверъ.

— Есть предёль человёческому терпёнію. Вёдь посылку г. Навлова нельзя иначе попять, какъ вызозъ, брошенный Госу-

дарственной Думъ.

Г. Винавера поддерживаеть рядь ораторовь. Г. Аладыннъ отъ имени трудовой группы заявляеть, что они будуть слушать какого угодно уполномоченнаго военнаго министра, но только не г. Павлова.

— Г. Павловъ ни сегодия, ни завтра и никогда не будетъ имѣть возможности говорить съ этой каоедры. Мы готовы дать слово людямъ, которые удовлетворяютъ хоть минимуму чести и порядочности. Г. Павловъ этому не удовлетворяетъ.

Г. Аладына смъняеть г. Рамишвили, который заканчиваеть свою краткую ръчь словами: «Долой министровь!» «Долой людо-

ъдовъ !>

Затъмъ Дума принимаеть ръшение не прекращать засъдания до принятия законопроекта и переходить къ продолжению общихъ суждений.

Слово предоставляется г. Набокову. Онъ пронически выражаеть сожальние по поводу этсутствия г. министра юстиции, по-

спъшившаго покинуть заль.

— Г. министръ заявилъ, что стоитъ за отмѣну смертной казни за преступленія карантинныя, и я хотѣль его спросить, когда быль послѣдній случай смертнаго приговора за такое преступленіе и много-ли вообще было такихъ случаєвъ за послѣдьее полустолѣтіе? Но здѣсь я вижу г. товарища министра, бытьможетъ, опъ отвѣтитъ?..

Ораторт обращается къ министерской ложѣ и выдерживаетъ паузу.

— Отвъта нътъ!..

Сивхъ и аплодисменты.

- Г. Набоковъ подвергаеть отвъть министерства безпощадной критикъ.
- Въдь все дъло въ принципіальной постановкъ вопроса, а гг. министры отдълываются общими мъстами и общими фравами. Г. министръ юстиціи выучился читать Листа... Я бы посовътываль ему прочесть послъднюю ръчь Листа, которую онъ произнесъ на митингъ протеста по поводу бълостокскаго погрома, и вспомнить, что Листъ говориль по адресу нашего правительства.

Цитата, приведенная г. министромь, дъйствительно имъется въ одномъ изъ сочиненій знаменитаго криминалиста, но это сочиненіе написано 25 лътъ тому назадъ, и тамъ Россія разсматривается, какъ восточная деспотія.

Затемъ ораторъ переходить къ критике существующихъ науч-

ныхъ ученій, трактующихъ о смертной казни.

Оратора изумляеть ссылка на Западную Европу, сдъланная

г. министромъ юстиціп.

— Тамъ, дъйствительно, смертная казнь сохранилась, но за тягчайшія общія преступленія, а не за политическія. И я не понимаю ссылокъ на Западную Европу, когда говорять о подобномь отношеній къ политическимъ преступникамъ, когда предлагаютъ лишать жизни людей, которые со временемъ, при измънившихся условіяхъ, станутъ, быть-можеть, вождями парода и которые являются иногда народными героями. (Аплодисменты). Эта ссылка на Западную Европу—или педоразумъніе, или чтонибудь еще хуже.

Ораторъ переходить къ критикъ существующаго законода-

тельства.

— Статья 99-я новаго уложенія угрожаєть смертью не только за посягательство противъ Особы Государя, но даже за понытку ограничить Его верховную власть. Если бы примѣнить эту статью, то первымъ слѣдовало бы казнить того, кто первый поднесъ для подписи Государю манифестъ 17-го октября. Слѣдующая статья угрожаєть смертью за покушеніе на Особъ Царствующаго Дома, но въ этихъ преступленіяхъ нѣтъ ничего политическаго, ибо эти особы смѣшиваются съ жизнью, и мотивы покушенія могутъ быть самые разнообразные.

Ораторъ переходить къ итогамъ и напоминаетъ собранію очень интересный фактъ: составители уголовнаго уложенія, которое писалось черезъ годъ послі 1-го марта 1881 года, выразили мысль

о необходимости полной отмъны смертной казни.

— А черезъ 25 лътъ русскіе министры заявляють, что они безъ смертной казин жить не могуть.

Ораторъ кончаетъ свою рѣчь:

— Всё русскіе юристы высказывались противъ смертной казни, противъ нея высказались всё тё, которые принадлежали къ лучшему гусскому обществу. За смертную казнь высказывались изданія типа «Московскихъ Вёдомостей» и лица типа Грингмута.
Теперь эти типы пріобрётають себё достойныхъ сотоварищей.
(Шумные, долгіе аплодисменты).

Г. Набокова смъняетъ г. Ледницкій и въ яркой ръчи говоритъ о безконечномъ количествъ жертвъ, погибшихъ за дъло свободы, о

легендарныхъ бойцахъ и герояхъ.

— Для чего они оставляють смертную казнь въ уголовныхъ законахъ? Для чего имъ нуженъ палачъ? Нуженъ для того, чтобы казнить идею, чтобы разстрѣлять идею, чтобы штыкомъ проколоть ее. Но министръ забылъ, что, разстрѣливая тѣхъ, которые шли во имя идеи на вѣрную смерть, ибо знали о смертной казни, онъ разстрѣливалъ русское правосудіе, разстрѣливалъ остатки довѣрія къ власти, къ тому авторитету, именемъ котораго государственная власть дѣйствуетъ:

Затъмъ слово предоставляется г. Родичеву. Это была одна изъ

самыхъ сильныхъ п яркихъ его ръчей.

— Какими жалкими доводами защищаеть себя смертная казнь! Вы слышали г. министра юстиціп. Министръ юстицін, по-русски, значить---«служитель правосудія». А слышали-ли вы хоть одно слово о справедливости? Наши министры повторяють политику французскихъ террористовъ конца XVIII вѣка: какъ тѣ, они жестоки, какъ тѣ, они безумны, но съ тою разницею, что тѣ жертвовали своею жизнью и богатствомъ безкорыстно, а эти жертвують чужія жизни и своею корыстью не поступаются. Кому нужны этп казпи? Говорять, что онъ нужны Монарху, -- это значить оскорблять имя Монарха. Кого можеть почтить перспектива пролитія крови? Короля людойдовь, властителя зулусовь?!. Зачёмь приносятся эти жертвы?!. Я съ ужасомъ часто неречитываю исторію царствованія посл'яднихъ дней внавшаго въ безуміе Фридриха-Вильгельма IV. Этотъ король выискиваль смертные приговоры и ихъ утверждалъ... Такъ отжившій режимъ, утратившій разумъ, трясется надъ смертными приговорами и хочетъ ими униться.

Оглушительные аплодисменты прерывають оратора.

— По въдь это отравление народной совъсти, и понимаеть-ли г. министръ юстиціи, какой разврать вносить онь въ души судей своими словами! Господа,—стономъ вырывается изъ груди оратора,—какимъ малымъ количествомъ совъсти и какимъ малымъ количествомъ ума управляется наша страна. Въдь это національное униженіе, и мит въ мосмъ натріотическомъ чувствт нанесено оскорбленіе!

Подъ громъ всей, долго не смолкавшей, залы ораторъ поки-даетъ ка ведру.

Слово предоставляется священнику Огневу. Онь подходить къ вопросу съ точки зрѣнія священнослужителя. Смертная казнь противна христіанству.

— Если вы скажете противоположное суждение, то это-не

мивніе церкви, а въдомства православнаго исповъданія.

Ораторъ подтверждаетъ свою мысль текстами изъ священнаго писанія.

— Распятый Господь нашь Інсусь Христось—вѣчный символь укора для всякаго правительства, дѣйствующаго путемъ насилій и мучающаго людей.

Орагора приводить въ ужасъ возможность ошибокъ человъческаго суда, возможность казни людей, составляющихъ, быть-можеть, славу и украшение человъчества. Никакая власть на землъ не имъетъ права отнимать жизнь у человъка! — заканчиваетъ

ораторъ.

Вопросъ освъщень настолько сильно и ярко, что цълый рядь ораторовъ отказывается оть своего слова. Затъмъ законопроектъ ставится на баллотировку и принимается единогласно. По положенію о Государственной Думъ, послъ принятія Думой основныхъ положеній законопроекта, онъ для разработки передается соотвътствующему министру, и только въ случать отказа послъдняго можеть быть сданъ въ думскую комиссію. Дума признала, что министры отказались выработать законопроекть, и немедленно передала основныя положенія въ комиссію, но такъ какъ въ законт для работы комиссіи не установлено никакого срока, то Дума предоставляеть комиссіи... четверть часа. Дума продълала всю формальную процедуру. Черезъ четверть часа комиссія вынесла свое заключеніе, новторяющее законопроектъ. Законопроектъ былъ поставленъ на вторичную баллотировку и принять единогласно.

Такимь образомь, 19-го іюня 1906 г. первый русскій парламенть

въ законодательномъ порядкъ отмънилъ смертную казнь...

А спустя два мѣсяца почти повсемѣстно въ Россіи были... введены военно-полевые суды.

## X.

## Законопроектъ о гражданскомъ равноправіи.

Законопроскту о гражданскомъ равноправіп, приложенному къ запискъ 150-ти депутатовъ, Государственная Дума посвятила нъсколько засъданій.

Пренія по этому вопросу были открыты г. Кокошкинымъ.

Онъ взяль на себя задачу сдълать вступленіе къ внесепному законопроскту и отмътить его основныя положенія.

Предлагаемый законопроекть во имя равенства и свободы требуеть уничтоженія ограниченій въ трехъ областяхъ: для податныхъ сословій, для ппородцевъ (въ частности для евреевъ) и для женщинъ.

Ораторъ не считаетъ нужнымъ останавливаться на сословныхъ

различіяхъ.

Сословное начало было искусственно привито къ русской жизни и въ значительной степени заимствовано съ Запада въ тъ времена, когда сословія на Западъ начали разрушаться. Никогда сословное начало не прививалось прочно къ русской жизни. Реформы Александра II въ значительной степени подорвали эти начала и сгладили разницу между сословными группами. Впослъдствін, въ 80—90-хъ годахъ, была произведена реставрація этихъ принциповъ. Этой реставраціи, однако, пе удалось совершенно стереть всъ слъды реформъ Александра II. Въ пастоящее время это дъло находится у насъ въ такомъ положеніи, которое объщаеть облегчить законодательную работу.

Ивсколько подробнее г. Кокошкинь останавливается на неравенстве, созданнымъ нашимъ законодательствомъ на почве національно-религіозной, на характеристике этого «средне-векового варварскаго пережитка» ограниченія правъ отдельныхъ національностей.

Ораторъ отмечаеть ограниченія, созданныя для евреевъ, вы-

Ораторъ отмѣчаетъ ограниченія, созданныя для евреевъ, выросшія въ реальной жизни въ какое-то «огромное, грязное, кровавое пятно».—«Устраненіе этого цятна—наша историческая и правственная обязанность»,—говоритъ Кокошкинъ.

Переходя къ равноправію женщинь, ораторъ высказываеть увѣренность, что Россія подготовлена къ этой реформѣ. Въ общемъ реформа о равноправін, конечно, представляется очень обширной и сложной, затрогивающей почти всѣ отрасли нашего законодательства. Но эта реформа является не только актомъ справедливости, но и дѣломъ государственной важности.

— Вѣдь у насъ нѣть теперь гражданскихъ правъ, а есть тольке права состоянія, вѣдь у насъ нѣть націи въ политическомъ смыслѣ, вѣдь мы еще не народь, въ смыслѣ юридическомъ.

— Гр. Гейденъ, —произносить предсъдатель.

Появленіе на канедрѣ титулованнаго лидера «октябристовъ» по такому вопросу привлекаеть вниманіе.

- На мою долю выпадаеть всегда неблагодарная роль—входить на каседру послѣ аплодисментовъ по адресу предыдущаго оратора и ему возражать. Но я долженъ возражать.
  - Это заявление заставляеть насторожиться.
- Г. Кокошкинъ ломится въ открытую дверь. По вопросу о равпоправін нѣтъ двухъ миѣній. Равноправіе всѣхъ—азбучная истина, выдвинутая во всѣхъ программахъ. Гражданское перавенство —это дѣйствительно остатокъ старины, и съ нимъ пужно покончить.

Послѣ категоричныхъ и опредѣленныхъ заявленій гр. Гейденъ переходить къ разсмотрѣнію внесенной записки и подвергаеть ее мелочной и придирчивой критикѣ. У него есть вѣрпыя положенія, но онь засоряеть ихъ мелкими и довольно жалкими придирками. Его изумляеть, что записка все только отмѣняеть и ничего не создаеть положительнаго. Старыя учрежденія отмѣняются, а на ихъ мѣсто не предлагается пичего новаго. Создается какое-то «безвоздушное пространство».

Отмѣчая педостатки записки и указывая на пропуски, ораторъ старается иллюстрировать свою мысль примѣрами, мелкими и очень неудачными.

- Вы отмъняете дворянскія привилегіи, а воть дѣти придворныхъ иѣвчихъ, почтальоновъ, канцелярскихъ служителей тоже пользуются привилегіями,—надо и ихъ отмѣнить...
- А у крестьянь развѣ нѣтъ привилегій?—совсѣмъ сбивается старый графъ.—Вотъ въ уголовиомъ законѣ для нихъ установлены преимущества. За одно и то же преступленіе дворянина лишаютъ правъ, а крестьянина посадятъ подъ арестъ.

И графъ такимъ серьезнымъ тономъ говорить объ этомъ «pri-

velegium odiosum», что аудиторія начинаеть недоумъвать.

— Потомъ крестьяне, напримъръ, могутъ приписываться къ обществу и пріобрътать надълы, а дворяне лишены этой привилегіи...

Это заявленіе приводить аудиторію въ веселое настроеніе, и она разражается сміхомъ.

— Да, вы воть смѣетесь, а я знаю одного дворянина, который выхлопотать Высочайшее разрѣшеніе на приниску къ крестьянскому обществу и на полученіе надѣла.

Бѣдные дворяне! Чѣмъ помянуль старый графъ, когда пришлось заговорить объ отказѣ отъ привилегій. Далѣе, гр. Гейденъ, въ виду сложности законопроекта, рѣшительно высказывается противъ передачи его въ одну комиссію. По мнѣпію графа, допустить

такую передачу, значить, замёнить Думу комиссіей, въ которой большинство будеть диктовать законы меньшинству.

Рядъ ораторовъ возражаеть графу Гейдену. Ксендзъ Трасунъ

ограничивается двумя-тремя фразами.

— Я, какъ латышъ, представитель истерзаннаго крестьянскаго народа и какъ самъ я изъ крестьянъ, скажу о привилегіяхъ, что крестьяне и теперь бы охотно поминялись съ дворянами.

Везыскусственная простая ръчь покрывается аплодисментами. Даже г. Петражицкаго, этого сухого человѣка, который самъ такъ любить копаться въ деталяхъ мелочахъ, изумляетъ П критика гр. Гейдена.

- Нельзя же противопоставлять великимъ принципамъ пропускъ о такихъ-то мелочахъ и по этому поводу еще пронизировать. Въдь ограниченія въ равноправін установлены путемъ пзъятія, и въ этомъ отношенін слово «отмѣнить» есть уже законъ. Вычеркнуть эти изъятія-уже великое дёло.
- Г. Петражицкаго поддерживаеть г. Котляревскій. Онъ указызываеть на то, что внесенная записка не есть еще законопроекть, онъ протестуетъ противъ заявленія гр. Гейдена о попираніи большинствомъ правъ меньшинства: до сихъ поръ пикогда не замъчалось посягательства на мнънія меньшинства.

Затъмъ говорить г. Родичевъ.

— Господа, о чемъ споръ? О принципахъ? Нътъ. еще на ноябрьскомъ земскомъ съёздё было выставлено бованіе равноправія, и его однимъ изъ первыхъ подписалъ гр. Гейденъ. Такъ не будемъ же забывать, что передъ нами задача великой важности и что у насъ изтъ времени на казунстическія препирательства. Господа, намъ необходимо равноправіе! Відь мы еще не нація, відь у нась до сихь порь ніть отечества!

Слово вновь предоставляется г. Кокошкину.

Онъ удачно парируетъ ударъ, направленный гр. Гейденомъ. При всемъ своемъ пессимистическомъ отношени къ русскому законодательству, онъ все же не думаеть, что если отмънить ограниченія, чтобы такъ-таки ничего не осталось и образовалось «безвоздушное пространство».

— Въ безвоздушномъ пространствъ дышать нельзя, а мы думаемъ, что если выбросить весь этоть законодательный мусоръ, то дышать станеть легче въ воздухъ, наполненномъ здо-

ровымъ кислородомъ.

Отвътная реплика была предоставлена гр. Гейдену только въ слъдующемъ засъданіи.

Онъ желаетъ отвътить своимъ оппонентамъ. Съ какой-то стариковской настойчивостью онъ возвращается къ крестьянскимъ привилегіямъ.

Напрасно надъ его заявленіями смѣются. Онъ воть подумаль и еще нашель важную привилегію у крестьянь, которой лишены дворяне, это—право собираться на сельскіе сходы.

— У насъ, такъ-называемаго высшаго сословія, итть этого эдементарнаго права, и я лично ему завидую.

Въ аудиторіи смѣхъ.

Старый графъ такъ настойчиво говоритъ о крестьянскихъ привилегіяхъ, что это становится прямо забавнымъ. Далѣе графъ опять начинаетъ повторять то, что онъ говорилъ наканунъ.

Онъ за самое широкое равноправіе, за уравненіе сословій и національностей.

— Нельзя, конечно, допустить, чтобы евреи оставались наріями и какими-то отщепенцами.

Но все же гр. Гейденъ настанваетъ на необходимости ряда отдъльныхъ законопроектовъ и на невозможности передачи внесеннаго законопроекта въ одну комиссію.

Послѣ гр. Гейдена слова просить одинь изъ депутатовъ-мусульманъ, почтенной внѣшности старикъ въ кафтанѣ и тюбютейкѣ. Онъ тоже требуетъ равноправія, но не для мусульманъ вообще, а для мусульманскаго духовенства, представители котораго въ послѣднюю войну призывались на дѣйствительную службу.

Затъмъ говорять представители «трудовой» группы гг. Локоть п Болдыревъ. Они стоятъ за вотирование общихъ принциповъ п за немедленную передачу въ одну комиссию.

Эту мысль, въ извъстной степени, поддерживаеть одинъ изъ авторовъ внесенной записки—г. Винаверъ. Опъ напоминаетъ гр. Гейдену одну изъ славныхъ страницъ русской исторіи, когда создавался одинъ изъ величайшихъ памятниковъ законодательнаго творчества—судебные уставы. Тогда тоже комитетъ приступилъ къ работъ лишь только были намъчены общія основныя начала предполагаемой реформы.

— Къ великому моменту надо подходить съ великой рѣшительностью, и мы теперь не станемь тратить время на детали.

Г. Винавера смѣняетъ ки. Волконскій. Онъ проситъ слова, чтобы поддержать гр. Гейдена, но поддержка оказалась плохою.

Нельзя передавать вопросовь вь комиссію, потому что этоть вопрось для пего еще не ясень,—такова основная мысль кн. Волконскаго:

— Воть, напримъръ, еврейскій вопрось. Этоть вопрось, если пе оппбаюсь, даже на Западъ еще нигдъ не ръшенъ окончательно...

Аудиторія отвъчаєть молчаніємь на этп заявленія. Затъмъ слово предоставляєтся проф. Петражицкому.

Его ръчь посвящена вопросу о равноправін женщинь.

Ораторъ подходить къ разрѣшенію вопроса съ высокой точки зрѣнія политическаго мыслителя.

Въ предоставленіи женщинамъ политическихъ правъ п въ возложеній на нихъ политическихъ обязанностей и отвѣтственности ораторъ видитъ могучее средство насажденія общественности, въ высокомъ смыслѣ слова, средство заставить людей отрѣшиться отъ эгоистической узкости интересовъ и поднять ихъ на болѣе высокую ступень общественной точки зрѣнія, радѣнія къ общему благу.

— Насъ не должно смущать то, — говорить г. Петражицкій, — что матери будуть интересоваться политикой; напротивь, именно важно, чтобы матери сами интересовались общественными дѣлами и могли виушить такіе же интересы дѣтямъ. Дѣти такихъ матерей, которыя съ энтузіазмомъ будутъ относиться къ общественнымъ идеямъ и задачамъ, винтаютъ въ себя общественнымъ идеямъ и задачамъ, винтаютъ въ себя общественную культуру, будутъ выдающимися работниками на почвѣ общаго блага. Интересы общаго блага и культуры требуютъ отъ насъ, чтобы мы предоставили женщинамъ политическія, т.-е. общественныя права и обязанности.

Послѣ г. Петражицаго слово предоставляется И. Петруневичу. Онъ не гонится за внѣшнимъ эффектомъ, не заботится объ обработкѣ фразы, говоритъ просто и искренно Онъ останавливаетъ вниманіе аудиторіи на сопоставленіи внесенцаго вопроса о равноправіи—съ появившимся въ то время въ газетахъ адресомъ представителей русскаго дворянства.

— Въ этомъ адресъ умирающее, отживающее сословіе костеньющими руками своими хватается за тронъ и кричить, что оно онять расцвътеть и дасть снова тъ цвъты, которые теперь сорваны бурей. Если бы этоть противникъ быль уже побъждень, быль бы уже безсилень, то, конечно, Дума могла бы пройти мимо такого адреса, но противникъ еще не сражень, онъ еще обладаеть

достаточной силой, и я быль радь, что именно въ этотъ день Дума могла реагировать на этотъ факть.

Ораторъ продолжаеть.

— Мы должны остановиться съ особымъ вииманіемъ на вопросъ о равноправін потому, что видимъ въ немъ одинъ изъ серьезнъйшихъ источниковъ бъдствій, переживаемыхъ всей Россіей. Вся Россія выросла на пачал'в перавноправія, на немъ построены всь ея учрежденія, на пемь зиждутся почти всь переживаемыя ею бъдствія. Нъкоторыя лица заявляють, что въ настоящее время неравенство и сословность почти исчезли, — ить, исчезли, они усилились и руководять действіями всёхъ учрежденій и лицъ. Законами ограничены тѣ пли иныя сословія, но жизнь, воспитанная на этихъ законахъ, еще болве создала препятствій, создавая фактическое неравноправіе, еще болбе тяжелое, чёмъ то, которое существуеть въ законв. Намъ говорять, что если коснемся этого зла, придется коснуться привилегій, о которыхъ не думали составители записки, нанести обиду придется крестьянамъ, пмѣющимъ рядъ привилегій. Гр. Гейденъ ограничивается двумя привилегіями крестьянъ, но если стать на его точку зрвнія, то этихъ привилегій можно считать гораздо больше. Въ «Московскихъ Въдомостяхъ» одинъ публицистъ напечаталь цёлый рядь крестьянскихъ привилегій. Если посмотрёть на число этихъ привилегій, то можно подумать, что крестьянесамое привилегированное сословіе. Но стоить всмотръться въ эти привплегін, чтобы увидіть, что въ нихъ заключается презрібніе къ крестьянамъ, и этимъ презрѣніемъ и руководился законодатель, давая привилегін. Говорять, что за нікоторыя преступленія крестьянь наказывають мягче, чёмь другія сословія, но вёдь мягкость наказанія обусловлена презрёніемъ къ крестьянскому сословію. Украдеть дворянинь, — съ него, какъ съ раз-витого человъка, надо взыскать строго; украдеть крестьянинъ,въдь опъ-существо низшее, непонимающее нравственныхъ началь, его можно наказать какъ-нибудь. Въдь его поступки серьезнаго значенія не им'єють. Я ув'єрень, что крестьяне охотно откажутся отъ такихъ привилегій. Ўкажу еще одну привилегію. Много льть подъ-рядь извъстный публицисть кн. Мещерскій, доказываль, что крестьяне имбють серьезную привилегію, только ихъ однихъ съкутъ. Я не шучу, эта мысль проповъдывалась серьезно. Доказательства исходили изъ того положенія, что всѣ другія наказанія поражають интересы не только преступника, но и близкихъ къ нему лицъ. Тюрьма, штрафы, все это

тяжело отражается на семьъ преступпика, но порка касается его одного. Воть какія бывають привилегін... Мы решительно желаемъ порвать со всёми привилегіями. Намъ незачёмъ провозглашать здёсь декларацію, но мы можемь сказать, что должно быть уничтожено все, что составляеть право одного и не свойственно другому. Провозглашение этого принципа—не только наше право, нътъ, провозглашая его, мы можемъ создать новое положение, на основахъ котораго можеть быть построена будущность Россіи. Мы должны сказать: въ Россін п'ять дворянь, крестьянь, ивть никакихь другихь сословій, а есть граждане.

Громъ аплодисментовъ покрываетъ слова оратора.

Ораторъ переходить къ еврейскому вопросу.

— Вамъ говорять, что еврейскій вопросъ не ясень, что онъ не ръшенъ за границей, но за границей нътъ этого проклятаго вопроса. Мы видимъ, что творится. Бѣлостокъ, быть-можетъ, только начало. Здёсь говорили о зачеркиванін, о красныхъ чернилахъ. Мы должны помнить, что эти кровавыя чернила могутъ вычеркнуть всю нашу конституцію.

Подъ громъ аплодисментовъ ораторъ покидаетъ каеедру.

Его сміняеть г. Кругликовь. Это безнартійный крестьянинь, человькъ самостоятельный и прямолинейный.

-- Чтобы бабамъ права давать-мы не согласны. Нешто бабъ беруть въ солдаты, нешто онъ равны? Господь Богъ создалъ Адама, а Еву ему въ помощницы далъ, а апостолъ Павелъ говорить: «Жена да убонтся своего мужа».

Смѣхъ.

Отецъ Концевичъ и рядомъ съ нимъ Яковъ Ильинъ, возсъдающіе на крайнихъ правыхъ скамьяхъ, такъ и сіяютъ и усердно аплодируютъ.

— II земли имъ нельзя дать, —добирается черноземный человъкъ до «сути», потому,-гдъ се взять, землю-то? Ежели всъмъ права давать, такъ и православной въръ придется погибать! Не согласны мы женскому полу права давать! Себъ еще правъ не достали, а раздавать устали.

Самъ не замъчая, онъ риемуеть окончанія фразь, говорить съ

большимъ воодушевленіемъ и ломится напрямикъ.

Его смъняеть Родичевъ.

Онъ напоминаетъ аудиторіи объ исполнившейся въ **TOT6** день знаменательной годовщинь, когда покойному князю С. Н. Трубецкому удалось выразить передъ верховной властью надежды, чаянія и въру русскаго народа.

— У меня еще звенить въ ушахъ этотъ голосъ, передъ которымъ должны были раскрыться самыя сухія сердца: «Вы не Царь дворянъ, не Царь крестьянъ), а Царь всея Руси». Не должно быть обездоленныхъ. Каждый гражданинъ долженъ имѣть право называть Россію своимъ отечествомъ... Мы создадимъ лучшій памятникъ, если немедленно примемъ основныя положенія и перейдемъ къ ихъ осуществленію. Мы положимъ начало новой Россіи, гдѣ всѣ равны и гдѣ всѣ перегородки—сословныя и національныя—сняты и унесены навсегда.

Слово предоставляется г. Карфеву. Опъ также высказывается за

необходимость вотпрованія общихъ принциповъ.

Его смѣняеть Розенбаумъ. Онъ отъ имени еврейства возражаеть гр. Гейдену, и, главнымъ образомъ, кн. Волконскому. Рисуя безправное положеніе еврейской націи, онъ говорить, что вопросъ слишкомъ ясенъ, и высказываетъ мысль, что еврейскій вопросъ

является по преимуществу вопросомъ русскимъ.

Отмѣтимъ еще рѣчь ксендза Трасуна. Онъ просилъ слова, чтобы отвѣтить гр. Гейдену. Онъ и не думалъ смѣяться надъ графомъ. Онъ слишкомъ серьезно относится къ обсуждаемому вопросу, чтобы позволить себѣ насмѣшку. Но его изумляють заявленія гр. Гейдена. Вотъ графъ вспоминаетъ о новой привилегіи крестьянъ—собираться на сельскіе сходы, а совершенно забываетъ, что приговоры этихъ сходовъ подлежатъ утвержденію тѣхъ же дворянъ.

Въ послъднемъ засъданіи, посвященномъ обсужденію внесеннаго законопроекта, пренія шли тъмъ же темпомъ, безъ принципіальныхъ возраженій, а съ замъчаніями формальнаго характера.

Отмътимъ ръчь Аладына. Это была одна изъ наименъе удачныхъ ръчей лидера «трудовиковъ», но въ видъ иллюстраціи къ своей мысли о необходимости уничтоженія административной юрис-

дикціп, онъ сообщить интересный фактъ.

— Нѣсколько дней тому назадь, — говорить онъ, — сюда являлся одинь генераль-лейтенанть. Ихъ превосходительству угодно было спросить относительно меня у курьера, гдѣ сидить этоть... Я пе доскажу. П, поглядывая на люстру, ихъ превосходительству угодно было добавить: «А хорошо бы на этой люстрѣ подвѣсить нѣсколько «трудовиковъ».

Предсъдатель безнокойно наклоняется къ оратору.

- Позвольте...
- Это факть, это было при свидѣтеляхь, —заявляеть ораторь. Я оскорблень. Никому другому я бы не позволить говорить со мной на языкѣ сапожника, и привлекъ бы его къ отвѣтственности. Но, чтобы привлечь къ суду генералъ-лейтенанта, мнѣ необходимо разрѣшеніе военнаго министра.

Ораторъ переходитъ къ существу вопроса.

— Здёсь у насъ есть два наиболёе уважаемыхъ сословія, потомственное почетное... крестьянство и городскіе рабочіе. Мы отказываемся отъ своихъ сословныхъ привилегій.

Ораторъ призываетъ и дворянъ отказаться отъ своихъ приви-

легій, заявляя, что жальть имъ не придется.

Аладынну отвъчаеть гр. Гейденъ.

По поводу примъра, приведеннаго г. Аладынымъ, онъ заявляетъ, что генералъ дъйствительно сдълалъ большую глупость, но никто пе мъшаетъ привлечь его къ отвъту у мирового судын, ибо въ данномъ случат онъ дъйствовалъ, какъ частное лицо.

Что касается призыва отказаться оть дворянскихъ привилегій, то, по заявленію стараго графа, не отъ чего отказываться.

Онъ растаяли уже, эти дворянскія привилегіи. Пичего реальнаго отъ нихъ не осталось, и прошлое только гипнотизируеть другія сословія.

Только чувство стыдливости не позволяеть отказаться оть какихъ-то пустяковъ. Вѣдь какъ-то даже пеловко принести на алтарь отечества право... быть земскимъ начальникомъ.

Передовое дворянство опирается не на привилегіи, а на свое личное достоинство.

— Напрасно на меня нападають, —продолжаеть графь, —что я сижу справа. Не въ томъ дѣло, гдѣ я сижу, а въ томъ, что говорю. Я думаю, не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто. Меня сравнивали съ старцами Государственнаго Совѣта — съ этимъ я согласенъ, но только наполовину. Пожалуй, я могу быть причисленъ къ старцамъ (смъхъ), но вотъ меня косвенно сравнивали съ дѣятелями «Московскихъ Вѣдомостей» и «Гражданина», такъ тутъ я даже наполовину сходства не нашелъ.

Добродушный смъхъ прерываеть оратора.

Въ заключение графъ возвращается къ своей мысли о скоросивлости внесеннаго законопроекта.

Слово предоставляется т. Левину.

Онь отвъчаеть гр. Гейдену и ки. Волконскому отъ имени сврейства. Рисуя безправное положение евреевъ, онъ приводитъ

очень удачный примъръ юрпдическаго хаоса, въ которомъ мы живемъ.

Онъ, какъ еврей, не имъетъ даже права жительства въ Петербургъ и можетъ быть высланъ въ 24 часа, и онъ же, какъ депутать, принимаеть участіе въ созданін законовъ для русскаго народа. Примъръ, дъйствительно, какъ нельзя болъе яркій и мъткій.

Г. Левина смѣняють одинь за однимъ представители мусульманъ, которые говорять объ ограниченіяхъ, существующихъ для ихъ единовърцевъ.

Пренія по внесенному законопроекту заканчиваеть г. Кокошкинъ. Когда Дума приступила къ обсужденію законопроекта о равноправіи, онъ взяль на себя задачу ввести аудиторію въ кругъ разсматриваемаго вопроса. На его же долю выпало резюмировать возраженія, сдёланныя длиннымъ рядомъ ораторовъ.

Разбирая всё доводы, выставленные противъ внесеннаго проекта, г. Кокошкинъ приходитъ къ выводу, что указанныя критиками законопроекта затрудненія отнюдь не принципіальнаго,

а техническаго характера.

Ораторъ остается при своей мысли, что гражданское равноправіе — цъльный недълимый институть, и потому разсмотрвніе всвхъ законовъ, относящихся къ этой области должно быть возложено на одну комиссію.

Общія пренія по законопроекту о равноправіп закончены.

Пренія эти въ общемъ не имъли остраго и очень оживленнаго характера.

Идея гражданскаго равноправія, развъ за самыми ръдкими нсключеніями, такъ глубоко проникла въ умы народныхъ представителей, что трудно было и ожидать какихъ-нибудь принципіальныхъ возраженій.

Воть только относительно одной части вопроса, равноправія женщинъ, дъло обстояло не такъ просто.

Большинство крестьянъ не считало нужнымъ вовсе высказываться по этому вопросу.

Въ кулуарахъ, правда, онп охотно высказывали свои сужденія. Были между ними такіе, для которыхъ женское равноправіе не составляло никакого вопроса. Они чрезвычайно просто подходили къ разръшенію этого большого вопроса.

Жепа-помощинца, жена-мать, жена-работница, и она должна пользоваться равными правами.

Но такихъ было немного.

Большинство же крестьянскихъ депутатовъ считали вопросъ о женскомъ равноправіи не то что спорнымъ, а какъ бы педостаточно серьезнымъ и преждевременнымъ.

— Дайте права сначала мужику, а тамъ посмотримъ, годовъ черезъ иять, али десять: къ лучшему будемъ, и женщинамъ права предоставить можно.

Такъ резюмироваль одинъ изъ депутатовъ мижніе своихъ

товарищей-крестьянъ.

Вообще говоря, судя по характеру преній и по тому м'єсту, которое было отведено вопросу о женскомъ равноправін, могло казаться, что большинство Думы не склонно останавливаться на радикальномъ разр'єшеній этого вопроса, хотя въ защиту женскаго равноправія раздавались горячія р'єчи.

Такъ въ самыхъ общихъ чертахъ можно охарактеризовать

пренія по этому законопроекту.

Мысль объ образованіи одной общей комиссіи для разработки всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ институтомъ гражданскаго равноправія, была принята Думой.

На этомъ вопросъ оборвался: внезапный роспускъ Думы похоро-

ниль этоть законопроекть.

## XI.

## Вопросъ о погромахъ. Выступленіе министерства. Бѣлостокъ.

Кто устраиваль погромы, кто организоваль эти страшныя побоища, эти кровавыя бани, которыя покрыли позоромъ Россію и заставили содрогнуться отъ ужаса весь цивилизованный міръ?

Много и усердно поработала Дума надъ разрѣшеніемъ этого страшнаго вопроса въ глубокомъ сознаніи, что погромы въ Россіи это не случайныя вснышки, а глубокая ужасная язва.

Еще почти въ самомъ началѣ своей дѣятельности Дума приняла запросъ, касавшійся фактовъ, оглашенныхъ въ печати, относительно дѣйствій департамента полиціи, который въ особой типографіи печаталь возмутительныя воззванія, призывающія къ избіенію инородцевъ и интеллигенціи.

Запросъ быль выражень въ такой формъ: «Извъстны-ли министру внутреннихъ дъль приведенные факты, какія мъры приняты имъ къ предотвращенію таковыхъ и извъстно-ли министру, что администрація переполнила тюрьмы заключенными и содер-

жить ихъ свыше опредъленнаго срока безъ предъявленія какого бы то ни было обвиненія». Въ связи съ этимъ запросомъ находились другіе—о погромахъ въ Вологдъ, Царицынъ и Калязинъ.

Отвъчая на эти запросы, г. Столыпинъ впервые выступилъ передъ Думой. Это быль его первый отвътъ. До этого дебюта г. министръ внутреннихъ дълъ не выступалъ передъ Думой ни съ какими заявленіями, словно во внутреннихъ дълахъ все обстояло благополучно.

На каоедрѣ появляется высокая фигура человѣка сравнительно еще молодого, съ энергичнымъ лицомъ, коротко, «подъ машинку», выстриженной головой и черной, какъ смоль, бородой. Г. Столыпинъ рѣзко выдѣляется среди своихъ илѣшивыхъ и сѣдовласыхъ коллегъ.

Онъ начинаетъ говорить быстро, видимо, волнуясь.

— На предъявленный мит 12-го мая запросъ я не могъ отвътить Государственной Думф раньше, такъ какъ счелъ необходимымъ отправить въ ивкоторые города, гдв были безпорядки, особо уполномоченныхъ мною лицъ для провърки происшедшаго. Теперь нужныя свёдёнія получены, п я могу дать подробныя объясненія, по я желаль бы сначала совершенно ясно и опредъленно поставить тъ вопросы, которые, очевидно, интересуютъ Государственную Думу. Вникнувъ въ запросъ и расчленивъ его, я нахожу, что онъ заключаеть три предмета: 1) обвинение противъ дъятельности департамента полиціи, 2) заявленіе, что безпорядки, происходившіе въ Царицынь, Вологдь и другихъ мъстахъ, обусловлены, въроятно, проявленіями этой дъятельности, и 3) какъ министерство относится къ деятельности некоторыхъ чиновъ департамента полиціи, и какія міры оно намірено принять для устраненія этой агитацін. По мосму мижнію, согласно ст. 58-й учрежд. Государственной Думы, министерство должно отвъчать лишь на запросы, касающіеся незакономфриыхъ дъйствій, возникшихъ послъ 27-го апръля. Я дълаю эту оговорку потому, что если смотръть на дъло иначе, то пришлось бы отвъчать на такую массу запросовъ, что на это не хватило бы никакихъ силь. Но въ данномъ случай я рішиль отвітить на запросъ интересъ, мив кажется, лежить Главный во всѣхъ частяхъ. обвинении должностныхъ лицъ,запросъ ВЪ **ТИОТЕ**  $_{\rm He}$ ВЪ быть виновны, — обвинение **ОТДЪЛЬНЫЯ** всегда могутъ лица туть касается всего департамента полицін, на него взводится обвинение въ возбуждении одной части населения противъ другой, последствіемъ чего были массовыя убійства мирныхъ гражданъ.

Я нахожу, что новому министру необходимо разобраться въ этомъ дълъ и важно всестороние выяснить всъ его обстоятельства, чтобы уяснить степень пригодности для службы не отдёльныхъ только лицъ, но и удовлетворительность исполненія своихъ обязанностей цёлымъ учрежденіемъ. Я скажу теперь вкратцё о незакономфрныхъ действіяхъ департамента полицін и его чиновъ. Я буду говорить безъ недомолвокъ и совершенно правдиво все, что мив извъстно. Суть рапорта чиновника особыхъ порученій Макарова заключается въ слідующемь: департаменть полиціп обвиняется въ оборудованіи преступной типографіп п въ распространении воззваний, возбуждающихъ одну часть населенія противъ другой, въ участій ротмистра Будаговскаго въ распространеній прокламацій такого же характера и въ бездіятельности властей департамента, не припявшихъ своевременно мъръ къ прекращенію преступныхъ діяній. При тщательномъ разслъдованіи оказалось слъдующее: въ срединъ декабря жандармскій офицеръ отпечаталь на конфискованной по одному нолитическому делу машинке воззвание къ солдатамъ, призывающее солдать свято исполнить свой долгь при столкновеніяхь съ мятежниками. Это воззвание было послано въ Вильну въ количествъ 200-300 экземпляровъ. Кромъ того, быль сдъланъ наборъ другого воззванія къ избирателямъ Государственной Думы. Но въ это время начальству его стало извъстно объ этомъ дъяніи, и оно указало на всю несовмъстимость его политической агитаціи съ его служебнымь положеніемъ и потребовало прекращенія этой діятельности; ему было внушено, что оставленіе на службъ при продолжении такой дъятельности невозможно. Наборъ воззваній къ избирателямъ быль уничтоженъ, и въ Вильну была послана телеграмма объ уничтоженін экземиляровъ воззванія къ солдатамъ. Что касается дійствій ротмистра Будаговскаго, то выяснилось, что на почвъ борьбы съ декабрьскимъ возстаніемъ у него установились отношенія къ организаціи, которая именовалась александровскимъ союзомъ 17-го октября и александровской боевой дружиной, при чемъ Будаговскій употреблять свое вліяніе на распространеніе воззваній этихъ организацій среди населенія. Будаговскій для объясненія своихъ дъйствій быль вызываемь въ Петербургь, и ему сделано было строгое внушеніе. Что же касается самаго департамента полиціи, то онъ обвиняется въ организаціи этихъ дъйствій, затымъ, точно такъ же, въ бездъйствін. Долженъ сказать, что хотя ротмистру Будаговскому не было сдълано своевременнаго распоряженія, по такос

промедление следуеть объяснить темь, что эти донессиия были получены между 3-мъ и 10-мъ декабря, то-есть въ разгаръ московскаго возстанія; въ то время завідующій политической частью Рачковскій находился въ Москвъ, а затымь послъ 14-го декабря быль освобождень оть завъдыванія политическою частью.

Повторяю, ротмистръ Будаговскій быль вызванъ въ Петербургъ и ему было сдълано соотвътствующее внушение. Я долженъ сказать, что всегда, какъ только достигали слухи о готовящихся безпорядкахъ, немедленно посылались распоряженія и приказанія о прекращеніи. Мнъ кажется, что пъкоторыя основанія неправильныхъ действій вышеназванныхъ жандармскихъ офицеровъ следуеть почерипуть въ воспоминаніи о техъ ужасныхъ событіяхъ, которыя переживала Россія минувшей осенью и зимой. Въ частности, относительно ротмистра Будаговскаго надо имъть въ виду обстановку, при которой ему приходилось дъйствовать. Не имъя въ своемъ распоряжений достаточнаго числа войскъ, видя захватъ желъзнодорожной станціи мятежной толной, захвать земскаго начальника, онь рёшиль, опираясь на сочувствующія ему общественныя группы, подавить безпорядки, за что и получить Высочайшую награду, а никакъ не за агитацію, о которой не было изв'єстно. Изъ всего вышензложеннаго видно, что департаментъ полиціп не оборудовываль преступной типографін, что последствіемь его действій не было массы убійствъ невинныхъ людей, но несомнѣнио, что отдѣльные члены корпуса жандармовъ позволили себъ вполит самостоятельныя дъйствія, вмъшавшись въ политическую агитацію и въ политическую борьбу. Если эти действія неправильны, министерство обязывается принять самыя энергичныя міры, чтобы подобное не повторялось. Я смъю ручаться, что повторенія не будуть.

Г. Столыпинъ переходить ко второй части своей рачи, къ по-

громамъ въ Вологдъ, Царицынъ и Калязинъ.

Переходя къ погрому въ Вологдъ, г. Столыпинъ заявляетъ, что «трудно даже себъ представить, какъ возможно обвинять въ этомъ погромъ мъстную администрацію».

— Погромъ возникъ вслъдствіе насильственнаго закрытія лавокъ массой демонстрантовъ. Погрома не удалось прекратить своевременно благодаря малочисленности мѣстной полиціи и опозданію вызванныхъ войскъ. Если командовавшій стражниками ротмистръ Пышкинъ не стрелялъ въ толиу погромщиковъ, то потому, что получиль соотвътствующее приказание отъ губернатора.

Однако,—считаеть пужнымъ присовокупить г. Столыпинъ, если бы судебное слъдствіе, которое ведется по этому дълу, выяснило обратное, то министерство не преминеть распорядиться.

Обстоятельства, бывнія въ городѣ Царицынѣ,—продолжаєть г. Столыпинъ,—дають основательные новоды къ нареканіямъ на дѣйствія полиціи, при чемъ дѣло слѣдствія выяснить степень отвѣтственности каждаго должнестного лица. Какъ теперь выяснилось, дѣло произошло такимъ образомъ. День перваго мая протекалъ спокойно, но къ вечеру, часовъ въ 6—7, полицеймейстеръ получилъ извѣстіе, что по улицамъ двигается толна манифестантовъ. Полицеймейстеръ, не собравъ никакихъ справокъ, послалъ отрядъ казаковъ разсѣять толиу, но оказалось, что это толпа ополченцевъ. Собралась немедленно негодующая толна горожанъ. Приходитъ полицеймейстеръ, проситъ толиу разойтись, но въ отвѣтъ послѣдовало насиліе въ видѣ брошенныхъ камней. Раздался залиъ, оказалось восемь раненыхъ, изъ нихъ трое тяжело, и они умерли.

Г. Столышинъ быстро переходитъ къ другому погрому, въ Калязинъ.

Обычное объясненіе. Толпа домогалась свиданія съ арестованнымь, такъ какъ разнесся слухъ, что его въ тюрьмъ повъсили. Полиція убъждала разойтись.

— Ложь!—громко, на весь заль, раздается съ депутатскихъ скамей, прерывая министра.

Онъ пропускаеть этотъ протестъ мимо ущей и продолжаеть:
— Полиція убъждала, убъжденія оказались тщетными. Полетьли камни, и... полиція дала залиъ. Въ результать—двое убитыхъ, и «послъ этого спокойствіе было возстановлено».

- Въ данномъ случав, я не могу признать вины полицейской власти.
- Еще бы!—раздается проническое замъчание съ депутатскихъ скамей.
- Г. Столыпинь переходить къ резолютивной части своей рѣчи. Покончивъ съ описаніемъ бывшихъ послѣ моего вступленія въ должность событій, я долженъ сдѣлать оговорку. Запросы Думы касаются только тѣхъ явленій, которыя могутъ скрывать неправильныя дѣйствія должиостныхъ лицъ. Миѣ кажется, что отсюда нельзя сдѣлать вывода, что большинство моихъ подчиненныхъ совершаютъ неправильныя дѣйствія. Наоборотъ, въ большинствъ эти люди свято исполияютъ свой долгъ,

любять свою родину и умирають за нее. Съ октября мѣсяца 288 изъ нихъ убито, 383 ранено и, кромѣ того, было 156 неудавшихся покушеній. Я бы могь на этомъ закончить, но меня спрашивають, что намѣренъ я дѣлать въ будущемъ, извѣстно-ли мнѣ, что тюрьмы переполнены лицами, завѣдомо невиновными. Я не отрицаю, что въ это смутное время могли быть ошибки и недосмотры, могли быть неправильныя дѣйствія отдѣльныхъ лицъ. Я скажу только, что съ моей стороны сдѣлано все для ускоренія пересмотра этихъ дѣль, и этотъ пересмотръ въ полномъ ходу. Насъ упрекають, что мы желаемъ насадить вездѣ военное положеніе, что мы желаемъ управлять страною при номощи исключительныхъ законовъ. У насъ этого желанія пѣтъ, а есть желаніе и обязанность водворить порядокъ.

— Довольно! Довольно!—протестують депутаты.

Г. Столыпинъ, нъсколько повышая тонъ, продолжаетъ:

— Намъ такъ же, какъ всему обществу, желателенъ переходъ къ нормальному положенію вещей. Порядокъ нарушается всёми средствами; нельзя даже во имя склоненія на свою сторону симпатій совершенно обезоружить правительство и итти сознательно по пути его дезорганизаціи.

Крики: «довольно!» становятся громче и энергичнъе.

Предсъдатель берется за звонокъ:

— Каждому должно быть предоставлено слово въ этомъ залъ.

Г. Столыппнъ продолжаеть:

— Нельзя не считаться съ опасеніемъ, что бездъйствіе власти правительства ведеть къ анархін. Министерство должно требовать отъ своихъ подчиненныхъ осмотрительнаго и осторожнаго, по твердаго исполненія своего долга и закона. Я предвижу возраженія, что законы, существующіе нынь, настолько несовершенны, что всякое ихъ исполнение можеть вызвать только ропоть. Мнъ рисуется заколдованный кругь, изъ котораго выходъ только одинъ. Примънять существующие законы до создания повыхъ, ограждая, по мъръ возможности и всъми силами, права и интересы отдёльныхъ лицъ. Нельзя сказать часовому, стоящему на посту: «у тебя старое кремневое ружье, брось его». Часовой долженъ отвътить: «Пока я на посту и мнъ не дано поваго оружія, я буду стараться действовать какъ можно лучше старымъ». Въ заключение повторяю, что обязанность правительства-оградить спокойствіе и охранять свободу, и я буду принимать въ этомъ направленіи всь мьры для осуществленія самыхъ шпрокихъ реформъ и водворенія порядка...

— Наша д'ятельность знаменуеть не реакцію, а порядокъ, закончиль г. Столышинъ.

Подъ шумъ и крики: «Вонъ, долой!»—онъ покидаетъ каеедру.
— Князь Урусовъ!—произноситъ предсъдатель.

На канедръ появляется бывшій товарищъ министра, что заставляеть насторожиться заль.

Въ своей, исполненной спокойствія и достоинства, рѣчи онъ приподняль завѣсу съ самыхъ сокровенныхъ тайниковъ нашей государственной жизни. Тайное стало явнымъ. Передъ Думой были обнаружены самыя сокровенныя пружины государственной машины.

Аудиторія слушала князя Урусова съ напряженнымъ вниманіемъ.

Слушали его и министры, возсъдавшіе въ своей ложъ.

— Я просиль слова, господа пародные представители, чтобы представить вашему вниманію нікоторыя соображенія свои по поводу запроса Государственной Думы министерству и только-что выслушаннаго пами отвъта на этотъ запросъ. Я полагаю, что пзвъстіе о скрывавшейся въ тайникахъ департамента полиціп бостонкъ, печатавшей воззванія къ народу, съ призывомъ его къ междуусобной войнъ, мы разсматриваемъ не столько въ видъ факта прошлаго, интересующаго насъ, въ отношеніи отвътственности виновныхъ лицъ, сколько въ видъ тревожнаго вопроса о возможности дальнъйшаго участія правительственныхъ чиновниковъ въ подготовленіи тъхъ кровавыхъ драмъ, которыя за послъднее время печально прославились и которыя, какъ показали событія послёдняго времени, продолжають разыгрываться, возбуждая негодованіе всёхъ, кому дорога человёческая жизнь и кому дорого достопнство русскаго государства. При этомъ оговорюсь: я ни минуты не сомнъваюсь въ искренности заявленія министра внутреннихъ дълъ и не противъ министерства направлены тъ слова, которыя я хочу вамъ высказать. Напротивъ, все значеніе, весь интересь, вся важность разсматриваемаго нами вопроса именно въ томъ и заключается, что погромы и междуусобная ръзня, по обстоятельствамь, имъющимь и теперь мъсто и находящимся въ сферъ правительственнаго воздъйствія, продолжаются и будуть продолжаться вив зависимости отъ отношенія къ нимъ того или другого министра. Заявленіе министра въ этомъ отношении представляется мнв недостаточно убъдительнымъ, и я сейчасъ постараюсь объяснить, почему я такъ думаю. Съ этой цёлью мив придется коснуться вопроса о погромахъ

и попутно выяснить ту роль, которую пграла при этомъ заинтересовавшая насъ типографія. Внимательное изученіе такъ-называемыхъ погромовъ ставить ихъ изследователя лицомъ къ лицу съ опредъленными, всегда одинаковыми явленіями. Во-первыхъ, погрому всегда предшествують слухи о его подготовленіи, сопровождаемые распространеніемъ возбуждающихъ населеніе воззваній, одпородныхъ по стилю и по содержанію, и появленіемъ своего рода буревъстниковъ въ лицъ мало кому извъстныхъ представителей подонковъ населенія. Затьмъ офиціально указываемый при возникновеніи погрома поводъ его всегда впоследствін оказывается ложнымъ. Далбе, въ двиствіяхъ погромщиковъ усматривается извъстная планомърность, лишающая эти дъйствія характера случайнаго, стихійнаго явленія. Погромщики действують въ сознаніи какого-то права, въ сознаніи безнаказанности и дъйствують лишь до тъхъ поръ, пока это сознание не будеть въ нихъ поколеблено, послъ чего погромъ прекращается быстро и легко. Еще далве, —въ двиствіяхъ полиціи никогда не бываеть единства, и въ то время, какъ нѣкоторые полицейскіе участки подвергаются сплошному разгрому, при наличности значительныхъ полицейскихъ силъ, другіе участки остаются почти нетронутыми, вслудствіе охраны ихъ полицейскими чинами, псполнявшими свой долгь увъренно и эпергично. Наконецъ, погромъ прекращенъ, произведены аресты, и посъщающее арестантовъ начальство не можетъ избъгнуть впечатлънія, что передъ нимъ стоятъ не столько преступники, сколько обманутые къмъ-то темные люди. Итакъ, чувствуется какая-то организація, однородная и широко задуманная. Ошибаются тв, которые, назвавъ ее правительственной, думають, что вопросъ ръшенъ и дъло ясно, по ошибаются не вполнъ, и событія прошедшей зимы, послужившія поводомъ къ нашему запросу, помогуть намъ отчасти разобраться въ туманъ, окутывающемъ эти безъ того темныя дёла. Въ январъ 1906 года къ одному изъ лицъ, занимавшему въ министерствъ внутреннихъ дълъ второстепенное положеніе, но извъстному въ качествъ противника погромной политики, — я говорю не о себъ, — стали поступать въ большомъ колпчествъ образцы воззваній, чистой работы, широко распространяемыхъ въ главныхъ центрахъ юга и запада Россіи, а также тревожныя жалобы, съ указаніемъ на подготовленіе погромовъ въ Вильнѣ, Бѣлостокъ, Кіевъ, Николаевъ, Александровскъ и другихъ городахъ. Гомельскій январскій погромъ подтвердиль основательность высказываемыхъ опасеній и побудиль упо-

мянутое лицо употребить всё средства къ предупрежденію остальныхъ погромовъ, что и удалось сдёлать благодаря распоряженіямь председателя совета министровь, постепенно ознакомившагося съ ходомъ негласнаго дознанія. При этомъ отчасти выяснилась, хотя и въ нъкоторомъ туманъ, слъдующая картина дълтельности «мастеровъ погромныхъ дълъ». Группа лицъ, составляющихъ какъ бы боевую дружину одного изъ нашихъ «патріотическихъ» собраній, въ единеніи съ лицами, близко стоящими къ редакціи одной не-петербургской газеты, предприняла борьбу съ революціей. Будучи «патріотами» въ томъ смыслѣ, какой недавно придаль здёсь этому слову представитель Тверской губернін, и людьми «истинно-русскими», опи причину смуты усматривали въ инородцахъ-жителяхъ окраинъ и черты еврейской осъдлости; русское населеніе, а также особо русскіе солдаты призывались къ расправѣ съ крамольниками въ десяткахъ тысячь воззваній самаго возмутительнаго содержанія. Воззванія эти отвозились членами сообщества на мъста и вручались върнымъ мъстнымъ сочленамъ и союзникамъ, которые, въ свою очередь, распространяли эти воззванія осмотрительно и съ толкомъ. Получались оригинальныя, съ точки зрвнія охраненія единства власти, последствія: помощникъ полицеймейстера (говорю для примъра) распространяетъ воззванія безъ въдома своего начальника полицеймейстера. Или, напримъръ, приставъ, скажемъ, 1-го участка, быль удостоень довърія, котораго приставъ 2-го участка быль лишень. У кого-нибудь изъ служащихъ въ жандармскомъ управленіи или въ охраномъ отдёленіи появплись какія-то особыя суммы, къ нимъ начинали ходить какіе-то темходили слухи о какихъ-то приготовлегородЪ ные люди, ВЪ ніяхъ; къ губернатору вздили напуганные люди, губернаторъ ихъ успоканвалъ, чувствуя, однако, что далеко не все спокойно. Пзъ министерства летъли телеграммы о принятіи мъръ къ охрань спокойствія, и мьры часто принимались, но распоряженіямь, дълаемымъ въ этомъ смыслъ, далеко не всъ довъряли. Случалось, что чины полиціи совершенно добросовъстно полагали, что мъры принимаются такъ, для вида, для приличія, но что имъ извъстна настоящая цёль правительства; они читали между строкъ и слушали, поверхъ губернаторскаго приказа, какой-то голосъ издалека, которому больше върили. Словомъ, шла невъроятная путаница, полная дезорганизація и полная деморализація власти. Между тъмъ, въ Петербургъ еще осенью 1905 года (и, кажется, до вступленія въ должность октябрьскаго министерства), въ

домѣ № 16-й, на Фонтанкѣ, заработалъ въ какой-то отдаленной комнатъ департамента полиціи печатный станокъ, пріобрътенный на средства департамента, на казенныя суммы. Къ станку быль приставлень жандармскій офицерь-въ штатскомъ платьѣ, --Комиссаровъ, который съ нѣсколькими помощниками усердно готовиль ранбе упомянутыя воззванія. Тайна существованія этой подпольной типографіи была такъ хорошо соблюдена и дъйствія ея организаторовъ были столь конспиративны, что не только въ министерствъ, но и въ самомъ департаментъ полиціи объ ней изналь. Между темъ, работа сообщества, мало кто очевидно, шла успѣшно, такъ какъ на вопросъ лица, случайно напавшаго на слъдъ организаціи, о ходъ дъла, Комиссаровъ отвъчаль: «Погромъ устроимъ какой угодно, угодно на 10 челевъкъ, а угодно на 10 тысячъ». Господа, эта фраза историческая (въ залъ среди депутатовъ большое движение). Къ свъдънію депутатовъ кіевлянъ добавлю, что въ Кіевъ на 3-е февраля былъ назначенъ погромъ на «10 тысячъ», по его удалось предотвратить. (Большое движение).

Предсёдатель совёта министровъ испыталь, какъ говорять, сильнъйшій припадокъ нервной астмы, когда ему сообщены были разсказанные сейчась факты. Онъ вызваль къ себъ Комиссарова, который доложиль ему о своихъ полномочіяхъ, а черезъ нъсколько часовъ въ департаментъ не было болъе ни станка, ни воззваній, ни оригинала-осталась пустая компата. И воть почему никто, въ томъ числъ и министръ внутреннихъ дълъ, не будеть имъть возможности удовлетворить законное желаніе Думы узнать имена тёхъ лицъ, которыя объединяли дёйствія организацін, обезпечивали ей безнаказанность, магически дъйствовали на умы полицейскихъ и другихъ правительственныхъ чиновниковъ и даже дали возможность добиваться повышенія і наградъ для тёхъ изъ нихъ, которые оказывались наиболье дъятельными. Примъровъ такихъ награжденій я не могу привести на память, такъ же какъ и другихъ подробностей всего этого дъла. Теперь мнъ приходится говорить безъ справокъ и безъ подготовки, я многое невольно пропускаю. Кромъ того, я утомиль уже ваше вниманіе. (Многочисленные возгласы: «Продолжайте, просимь!»). Пора перейти къ выводамъ изъ всего мною сказаннаго.

Первый выводь заключается въ томъ, что объяснение министра внутреннихъ дѣлъ не даетъ намъ серьезныхъ гарантій относительно прекращенія дѣятельности организацій, занимающихся подготовле-

піемъ массовыхъ избіеній и привлекающихъ къ участію въ этой дъятельности правительственныхъ чиновниковъ. Да оно и понятно: главные организаторы и вдохновители находятся вив сферы воздъйствія министерства—и для пхъ дъла, собственно говоря, безразлично, будетъ-ли министръ внутреннихъ дѣлъ сохранять по отношенію къ нимъ благожелательный нейтралитеть или выступить сь заявленіемъ, осуждающимь ихъ дъйствія. Болье того, я утверждаю, что никакое министерство, даже взятое изъ состава Думы, не сможеть водворить въ странъ порядка, пока какіе-то неизь в сторон в недосягаемой оградой, будуть грубыми руками хвататься за отдёльныя части государственнаго механизма, изощряя свое политическое невъжество опытами падъ живыми организмами, заниматься какой-то политической вивисекціей (шумъ одобренія). Второй выводъ еще печальные: онъ касается самой Государственной Думы. Господа народные представители! Мы принесли сюда со всъхъ концовъ Россін не только негодованіе и жалобы, но и горячую жаждудъятельности, самоотверженія и истинный, чистый патріотизмъ. Здёсь среди насъ много лицъ, живущихъ доходами съ именій, а слышали вы отъ нихъ хотя одно возражение, направленное противъ плана принудительнаго отчужденія земли въ интересахъ трудового земледъльца? Насъ много здъсь принадлежащихъ къ привилегированнымъ сословіямъ, а много-ли раздалось съ нашей стороны словъ противъ уничтоженія привилегій, противъ идеи гражданскаго равенства и противъ реформъ въ широкомъ народномъ, демократическомъ духъ ? И не эта-ли «революціонная» Дума съ самаго пачала своей дъятельности и до послъднихъ дней старается бережно поднять Царскую корону, поставить ее выше политическихъ дрязгъ, выше нашихъ ошибокъ и оберечь отъ отвътственности за эти ошибки? Казалось бы, какой еще нужно Думы въ то время, когда настала пора пеотложныхъ и неизбъжныхъ реформъ, какъ не такой, въ составъ которой частные интересы и классовая борьба уступили торжеству единаго народнаго и государственнаго блага. (Шумные, продолжительные аплодисменты). П все же мы всв чувствуемь, что тв же темныя силы вооружаются противъ насъ, ограждаютъ отъ насъ Верховную власть, подрываютъ къ намъ ея довърје. Нашей работъ не дають протекать въ томъ единенін съ этой властью, которое по закону, утверждающему нашъ новый строй, является необходимымъ условісмъ усивха и залогомъ мирнаго развитія нашей государственной жизни. скрывается большая опасность, и она не исчезнеть, пока на дёла

управленія и на судьбы страны будуть оказывать вліяніе люди, по воспитанію—вахмистры и городовые, а по убіжденіямь—погромщики. (Шумные, весьма продолжительные аплодисменты на встах скамьях. Шумг. Возгласы: «Въ отставку!». Съ верхнихъ скамей раздаются голоса: «Погромщики»).

Рѣчь кн. Урусова произвела колоссальное впечатлѣніе. Вѣдь этотъ человѣкъ былъ товарищемъ министра. Онъ знаетъ всѣ тайники министерскихъ кабинетовъ, онъ бьетъ по самому больному

мъсту.

Урусова смѣняеть Винаверъ. Онъ останавливается на характеристикъ министерскаго отвъта и подвергаеть его безпощадной

критикъ, дълая рядъ новыхъ разоблаченій.

— Спокойная, увъренная и исполнениая истиннаго ственнаго достоинства рфчь моего предшественника въ значительной мфрф направила внимание собрания туда, куда оно должно быть направлено. Министръ внутреннихъ дълъ началъ ръчь съ того, что онъ желалъ бы убъдиться по долгу совъсти, пригодно-ли орудіе власти, которое ему ввърено. Когда мы слышали эти слова и увъренія въ томъ, что полуправда для министра нетерпима, то казалось, что въ результатъ этой ръчи и анализъ мы получимъ оценку заявленій въ несколько более широкомъ масштабе, чемъ сдёлаль министръ внутреннихъ дёль. Но тоть выводъ, къ которому пришелъ министръ, привелъ меня въ глубокое смущение. Онъ, видимо, доволенъ орудіемъ власти, ввъренной ему. Все сводится, по его мнтнію, къ тому, что одинъ чиновникъ, гдт-то въ провинцін, участвуя въ мъстныхъ союзахъ, распространяль воззванія, что этому чиновнику было препровождено одной рукой предупрежденіе, а другой—вручена награда. (Аплодисменты). Этимъ оканчивается оцёнка со стороны министра внутреннихъ дёлъ. Когда я услышаль эту часть рвчи, мив стало страшно за будущее наше не только потому, что стоять между нами и Верховной властью лица, такъ мътко и ярко охарактеризованныя монмъ предшественникомъ, но и потому, что тъ, кто является представителями исполнительной власти передъ нами, такъ ограниченно понимають размъръ политическаго факта, который насъ волнуеть. Неужели вы полагаете въ самомъ дёлё, что вся страна воднуется отъ того, что одинъ чиновинкъ въ провинціи вообще занимался невинною политическою деятельностью, и отъ того, что правительство выразило ему предупреждение? А когда министръ внутреницхъ дъль въ заключение приводиль эти факты

и связаль свою речь съ темъ, что страна пуждается во власти, что власть направлена ко благу граждань, что она призвана къ охраненію жизни, спокойствія и порядка, то стало страшно потому, что вы значить, разумфете, что этими средствами, которыя мы выставляемь, какъ позорь, вы думаете охранять жизнь, спокойствіе граждань. Для нась эти явленія—не вопрось мелкихь преступленій отдёльныхъ чиновниковъ, не вопросъ о томъ, участвують-ли чиновники въ собраніяхъ, для насъ дёло въ томъ, что тутъ пущены въ ходъ средства, никогда не употребляемыя ин одной государственной властью. Я не знаю, знаете-ли вы въ исторіи культурнаго человъчества хоть одинъ моментъ, когда бы власть такими небывалыми средствами охраняла жизпь, порядокъ и спокойствіе граждань. Я, власть, нятью своею задачею охранять жизнь граждань. Я уже преступень, когда я бездъйствую и не ограждаю ее отъ другихъ, а вы приносите эту жизнь гражданъ въ жертву, вы ее дъласте орудіемъ для проповъди политическихъ принциповъ. Ибо тъ, которые предшествовали вамъ, сдълали именно взаимныя уничтоженія граждань пормальнымъ средствомъ подитической борьбы. Въ этомъ заключается весь трагизмъ положенія, и этотъ трагизмъ обостряется тімь, что вы этого положенія не понимаете. Въдь вы превосходно знаете то явленіе, о которомъ мы говоримъ. Отчего же вы эту правду отъ себя закрываете? Въ странъ уже цълые годы подъ-рядъ раздается провокація ногромовъ; когда впервые появились погромы, слишкомъ 20 лътъ тому назадъ, когда эти погромы совпали съ подавленіемъ революціоннаго движенія и торжествомъ реакцін, тогда уже люди стали чуять въ этомъ совпадении начто недоброе. Въ то время дпректоромъ департамента полицін быль Плеве. А когда черезь 20 літь бывшій директоръ департамента полицін сталь министромъ внутреннихъ дёлъ и вспыхнулъ погромъ въ Кишиневъ, пронесся слухъ о тапиственной телеграммъ, посланной изъ Петербурга мъстному губернатору. И до сихъ поръ у всъхъ насъ, несмотря на всь офиціальныя опроверженія, остается убъжденіе, что телеграмма была, и что кишиневские ужасы были инсценированы. Когда-нибудь, я думаю, мы сумъемъ представить тому и доказательства. И затъмъ, вслъдъ за Кишиневомъ, эта зараза разлилась по всей Россін, --- посівь даль ростки во всіхь углахь обширной страны, и всюду жизнь граждань стала орудіемъ политической агитацін правительственной власти. Можете-ли вы удержать дальнъйшее распространение этой язвы, даже если бы захотели? И отчего вы эту сторону дела оть насъ скрываете? Вёдь

вы знаете, что достаточно было появиться въ какой-нибудь организаціи какимъ-нибудь зачаткамъ политической діятельности для того, чтобы мъстная власть считала себя въ правъ подавлять эти явленія, набрасывая одну часть населенія на другую. Ртчь ндеть о томъ, чтобы власти пользовались тими средствами, какія подобають государственной власти. Министръ внутреннихъ дълъ считаеть только простыми средствами политической пронаганды, когда чиновники въ его въдомствъ на мъстъ распространяютъ воззванія, призывающія къ погрому евреевъ, какъ сказано въ воззваніяхъ Будаговскаго: «Противъ жидовъ и ихъ учителей и братьевъ соціаль-демократовъ», когда они кричать: «Долой жидовъ и ихъ братьевъ соціаль-демократовь!» Когда чиновники эти воззванія не только распространяють, но объ этихъ своихъ подвигахъ доводять до свъдънія начальства въ допесеніяхъ, то они, доджно-быть, знають, что это будеть хорошо принято, что оно желательно тамъ, «на верху», въ дълъ борьбы съ революціоннымъ движеніемъ. Въдь Будаговскій офиціально донесь о распространенін своихъ воззваній. Это была не частная переписка друзей, а бумага за номеромъ, писанная по пачальству и попавшая въ надлежащія руки. Что же начальство дёлаеть? Эта бумага направляется въ особый отдёль департамента полиціи. именуется совершенно своеобразное учрежденіе, которое стоитъ вит всякой связи съ нормальными, извъстными всъмъ намъ органами власти. Оно существуеть тайно и имфетъ право сноситься со всякими медкими чиновниками, отъ которыхъ оно полуотсюда, слъдовачаеть непосредственныя донесенія и можеть тельно, руководить какими угодно действіями на месте черезъ эту тайную машину. И воть въ этоть особый отдёль, скрытый оть глазь всёхь обывателей, направляются донесенія вверхь и приказы внизъ. Мы имбемъ тексты двухъ такихъ донесеній. ихъ открыль чиновникъ Макаровъ, завъдующій этимъ отдъломъ. Первое изъ нихъ было прислано въ поябръ, именно 27-го, Второе было отъ 5-го декабря. Начальникомъ отдёла былъ тогда чиновникъ Тимовеевъ. Онъ передаль эти воззванія небезызвістному чиновнику Рачковскому, завъдывавшему полиціей. И вотъ оказывается, что бумага пребывала въ рукахъ одного чиновника, другого, затёмъ дошла до свёдёнія министра внутреннихъ дёль. На этихъ бумагахъ были сдёланы помётки. На одной была помътка: «Это воззвание «союза 17-го октября» и безусловно натравливаетъ населеніе противъ евреевъ». Эта бумага ходила изъ рукъ въ руки до тъхъ поръ, пока чиновникъ Макаровъ случайно

не набрель на нее въ февралъ мъсяцъ и не передаль ее, куда слъдуетъ. Затъмъ прошли еще мъсяцы, и только когда въ мав мъсяць она была оглашена въ нечати, -- о нихъ узнало русское общество. А вы, власти, что дёлали за это время? Что дёлалъ министръ внутреннихъ дъль, чиновникъ котораго распространяль воззванія, натравляющія одпу часть населенія противъ другой? Туть было сказано, что Будаговскій получиль предупрежденіе. А что получили господа Рачковскій, Тимовеевь? Вѣдь они знали объ этомъ, они знали, что подвластный имъ чиновникъ на мъсть распространяеть воззванія, натравляющія одну часть населенія на другую, что онъ это считаеть долгомъ службы. А въдь они не сдълали ни одного шага для того, чтобы остановить его, чтобы раскрыть преступление. Наобороть, они приняли его донесеніе и поставили пом'ятку. Что же, они преданы суду? Имъ тоже сдёлано предупреждение? Министръ говорить, что послъ московскаго возстанія Рачковскій оставиль свой пость вице-директора департамента полицін. Не знаю, отвътить-ли миъ министерство сейчась и извъстно-ли ему, что Рачковскій, бывшій вице-директоръ и переименованный въ чиновника особыхъ порученій, въ тотъ же день съль на то же вице-директорское кресло. И какъ исполняль, такъ и исполняеть эту должность теперь, только подъ именемъ чиновника особыхъ порученій? Извъстно-ли ему, министру, и пожелаетъ-ли онъ отвътить, что Рачковскому по случаю его переименованія были пожалованы 75,000 руб. (На скамьях «трудовиковъ» возгласы: «Ого!», «браво», «браво!»). Извъстно-ли министру внутреннихъ дълъ, что господинъ Тимовеевъ, завъдующій особымъ отділомъ въ департаментъ полиціи, судьба котораго представляеть нъкоторый интересъ, ибо этоть человъкъ быль юрисъ-консультомъ московскаго оберъ-полицеймейстера, когда оберъ-полицеймейстеромъ быль генераль Треповъ; быль завъдующимъ особымъ отдъломъ денартамента полиціи, когда товарищемъ министра внутреннихъ дёлъ быль Треповъ; состояль и состоить при дворцовомъ комендантъ, когда дворцовымъ комендантомъ состоитъ генералъ Треповъ (общій сміжхъ), — что этоть чиновникъ Тимовеевъ и теперь пользуется властью? Что же Тимовеевъ, Рачковскій и дъль Дурново, которымъ все было изминистръ внутреннихъ въстно, -- по мнънію нынъшняго министерства, являются они чиновниками, исполняющими свою власть, направленную къ охранъ спокойствія, жизни и благосостоянія граждань? Власти, которыя стоять во главъ управленія и знають, что подвъдомственныя

ему лица натравляють одну часть населенія противь евреевь, — знають и молчать, — онв и есть истые виновники погромовь. Благодаря этому благосклонному молчанію и содвиствію, проявиль себя не одинь Будаговскій. Они расплодились во всёхъ закоулкахъ. Министръ внутреннихъ дёлъ, такимъ образомъ, ошибается, предполагая, что въ его рукахъ имбется пригодное орудіе власти. Да и въ простой-ли ошибкѣ тутъ дёло?

Сопоставляя факты, ораторъ приходить къ выводу, что власть пореала связь съ правственными устоями, и вся пропикнута гнилью. Эта разложившаяся власть, эта чиновничья апархія

ведеть страну къ гибели.

Слово предоставляется Набокову. Онъ подробно останавливается на погромъ въ Вологдъ и послъдовательно опровергаетъ всъ свъдънія, сообщенныя министромъ внутреннихъ дълъ. Насильственнее закрытіе лавокъ не могло быть причиной погрома, такъ какъ этого закрытія вовсе не было. А воть факты. Погромъ быль направлень противъ пароднаго дома, въ которомъ, по свъдъніямъ полиціи, долженъ быль собраться митингъ. Вотъ туть-то и начинается роль ротмистра Пышкина, того самаго, который отговаривался запрещеніемь губернатора струдять громиль. По офиціальнымь показаніямь, пять лиць слышали, какъ въ офиціальномъ помъщеніи, гдъ живеть ротмистръ, послъдній около 6-ти час. веч. говориль сь къмъ-то по телефону на ты: «Черной сотии не тронь, въ революціонеровъ стрыляй, патроновъ не жалъй», -- послъднее выражение, повидимому, запиствованное... (Смюжь). И когда Пышкинь, съ тридцатью стражниками во главъ, прискакаль на мъсто разгрома, гдъ находился и полицеймейстерь, то изъ толпы крестьянь была обращена къ нему просьба: «Позвольте ихъ бить». На это Пышкинъ отвътилъ: «Просите полицеймейстера, это въ его власти», па что полицеймейстерь ничего не отвътиль.

Г. Набоковъ продолжаеть:

— Совершенно върно, что губернаторъ, полицеймейстеръ и прокуроръ употребили всв усилія, чтобы остановить погромъ; совершенно върно, что онп сами пострадали, разгоняя толну и чуть-ли не вступая въ драку. Полицеймейстеръ къ концу вечера былъ такъ измученъ, что не былъ въ состояніи держаться на ногахъ. Но погромъ произошелъ тогда, когда достаточно было зална, даннаго въ воздухъ, чтобы прекратить его. Естественъ вопросъ: какъ могло все это произойти? И отвътъ на этотъ вопросъ получится, если сопоставить роль Пышкина, кото-

рый является тайнымъ правительствомъ, съ ролью явнаго правительства въ лицѣ губернатора, полицеймейстера и прокурора. И вотъ, гг., я нахожу, что это иллюстрируетъ положение всей Россіи: у насъ естъ тайное правительство и явное, которое въ лицѣ нѣкоторыхъ представителей, можетъ-быть, горячо желаетъ положить конецъ всему этому безобразію. Вологодскій губернаторъ понялъ, что когда рядомъ съ нимъ существуетъ и продолжаетъ до сихъ поръ свою благонамѣренную дѣятельность ротмистръ Пышкинъ, то вологодскому губернатору дѣлать, собственно, нечего. Вологодскій губернаторъ понялъ это и ушелъ въ отставку. Я думаю, что этотъ пріемъ, съ точки зрѣнія личнаго достоинства, заслуживаетъ подражанія.

Ударъ быль нанесень такъ мътко, въ такой изящной формъ,

что залъ вздрогнулъ отъ аплодисментовъ.

На канедру всходить г. Родичевъ.

-- Какимъ путемъ можно положить предёль тому порядку вещей, который привель Россію къ состоянію анархін, при которомъ массовыя убійства и подстрекательства къ убійствамъ со стороны властей являются вещью обыденною? Вёдь они насъ перестали удивлять, вёдь мы задыхаемся въ той атмосферѣ, въ которой живемъ. Намъ отвъчають: провинившійся чиновпикъ подвергнется наказанію. Но разві въ людяхъ діло? Мы можемъ себъ представить министромъ внутреннихъ дълъ честнаго человъка, хотя это и не всегда бываеть. (Смюхъ). Но развъ система міняется отъ этого? Положеніе таково, что люди съ дучшими намфреніями остаются на старомъ пути и пичего сдълать не могутъ. Законъ въ Россін пересталъ существовать, правосознаніе исчезло. Если администраторъ желаетъ сдъдать карьеру, для него было и до сихъ поръ остается дучшимъ средствомъ участвовать въ какомъ-пибудь усмиреніи, расправъ. Это до сихъ поръ върный путь въ Сенатъ или въ Государственный Совъть. До сихъ поръ порка крестьянъ и учинение погромовъ открываетъ карьеру и върный путь. Мы видъли примъръ удаленія губернатора, одно присутствіе котораго успоканвало Минскъ и гарантировало свободу отъ погромовъ, а вслёдь затёмъ назначенія туда лица, прославившагося маленькими погромами и большей поркой. А когда это лицо было повышено въ должности, произошель большой погромъ, и я боюсь, что эта практика еще не прекратилась. Вы видите изъ тъхъ свъдъній, которыя даеть министръ внутреннихъ дёлъ, въ добросовёстности котораго ньть сомньній, вы видите, какъ мало онь освыдомлень. Министры,

если онъ добросовъстенъ, освъдомленъ лишь въ той мъръ, въ какой это допускають современные представители администраціи. Давно въ Россіп существують два закона и два устава: одинъ писаный, а другой неписаный. По писаному уставу погромы не допускаются, а по неписаному уставу натравливание одной части населенія на другую награждается, и все это діятели администрацін знають великольнно. Развы каждый изъ нась не видаль 10 разъ въ жизни примъровъ, что подчиненные не подчинялись, зпая, что они найдуть поддержку въ Петербургъ, и что въ Иетербургъ честность не всегда служить залогомъ оставленія у власти. Это личное воздъйствіе неискоренимо. Два года тому назадъ была составлена компссія о введеніи законности въ Россіи. Старый режимъ оставиль намъ разложеніе и безчестность, и вы съ нимъ не справитесь старыми средствами. Вы говорите: вамъ нужна власть. Нельзя брать у часового изъ рукъ ружье, хотя бы оно п было кремневое. Но должно быть вырвано изъ рукъ администраціи ружье, которое она держить. Это ружье должно быть вырвано и сломано. Это оружіе—отрицаніе права—основа всего стараго режима.

— Быль день, —обращается ораторь къ министерскимъ скамьямъ, —когда министерство могло заявить, что оно отрекается отъ старыхъ путей лжи, былъ день, когда оно могло сказать, что оно готово пойти на обновление России—этотъ день пропущенъ и навсегда. (Аплодисменты прерываютъ оратора).

Г. Родичевъ продолжаеть:

— Господа, несчастье наше состоить не въ томъ, что люди злы. Несчастье состоить въ отсутствіи государственнаго пониманія. Это есть бъдствіе, съ которымъ мы тщетно боролись; это есть сила, которая можеть задушить нашу страну. Тоть режимъ, который власть хочеть охранять, не признаеть ни за къмъ ни малъйшаго права. Намъ говорять: мы будемъ охранять право при помощи отрицанія права. Что же ожидаеть нашу страну? Я должень сказать, что тъ объясненія, которыя намъ были даны, будуть на мъстахъ истолкованы администраціею въ томъ смысль, что и впредь гарантируется оправдание темь, кто совершаеть погромы. (Крики слтва: «Втрно, втрно!»). Мы чувствуемъ, что старый режимъ и его носители могутъ только угистать и разорять страну. Не забудьте, гг., что политика последнихъ дней можеть имъть послъдствіемь государственное банкротство. Если дело пойдеть такимъ образомъ, то государственное банкротство ждеть насъ осенью. Если власть будеть обнаруживать то же непониманіе, какъ и тенерь, то государство поплатится разореніемъ раньше, чфмъ они поплатятся за это. Когда мы требуемъ экспропріацін земли, намъ говорять: вы хотите уничтожить частную собственность. Когда мы требуемъ уничтоженія усиленной охраны и снятія военнаго положенія, намъ говорять: вы хотите уничтожить власть. Да, мы хотимь уничтожить власть, ту власть, которая ведеть къ тому, что въ рядахъ ся представителей число честныхъ людей убавляется настолько, что на нихъ можно показывать пальцемъ. Но мы хотимъ создать ту власть, которая будеть опираться на авторитеть справедливости. Уже 20 льтъ мы все жертвовали Молоху власти и добились, что у власти нътъ иного авторитета, кромъ военнаго положенія. Это самое большое несчастіе. Въ тоть день, когда власти дадуть урокъ преклоненія предъ закоподательною властью, въ тоть день мы будемъ имъть возможность надъяться, что миръ и норядокъ въ Россіи будуть возстановлены. До того дня ослешленіе власти есть залогь новыхъ потрясеній страны. Только покинувъ министерскія мъста, они могуть исполнить священный долгь предъ родиной.

Ораторъ кончилъ. «Въ отставку»,—вторитъ аудиторія. Подъ шумъ и крики г. Столынинъ вновь всходитъ на кафедру. («Вонъ

его», «Долой», — раздаются протестующе голоса).

— Господа, — начинаеть министръ, — я долженъ дать свои разъясненія теперь же, такъ какъ убзжаю въ совѣть министровъ и до конца засѣданія не могу оставаться. Я буду кратокъ. Туть въ рѣчахъ ораторовъ образно представилась мысль говорившихъ. Передо мной предстали ротмистръ Пышкинъ какъ эмблема и какъ реальность. Позволите и мнѣ расчленить въ своемъ отвѣтѣ точно такъ же образно. Мнѣ говорили, что я, описывая извѣстные фактъї, сдѣлаль это неправдиво.

Набоковъ (съ мъста): — Не точно.

Г. Столыпинъ продолжаеть:

— Изъ показаній полицеймейстера видно, что въ Вологдѣ произошло не такъ, какъ это было описано. Но у меня есть другіе источники. Я черпаль свѣдѣнія еще, помимо полицеймейстера, и отъ прокурорской власти, но это деталь. Я скажу только о томъ, что относительно ротмистра Пышкина допущена неточность. Набоковъ сказалъ, что онъ стрѣляль въ народный домъ, но стрѣляли стражники, вызванные по распоряженію Пышкина, а не тѣ, которые были подъ его командой. Затѣмъ ротмистръ Пышкинъ былъ такъ маль въ городѣ, что придавать ему такое большое значеніе не слѣдуетъ. Во всякомъ случаѣ, слѣдствіе рѣшитъ впновность

Пышкина, и, копечно, онъ отвѣтить за свои дѣйствія! Затѣмъ, что касается вологодскаго губернатора, то онъ раньше подаль въ отставку, чѣмъ совершилось это событіе. Когда я его спросиль по телеграфу объ этихъ слухахъ и нареканіяхъ, онъ отвѣтилъ, что это силошная ложь (извиняюсь за выраженіе). Относительно замѣстителя вице-директора Рачковскаго я заявляю, что опъ этого мъста не занимаетъ и на дъла департамента большого вліянія не пифетъ. Теперь перейду къ эмблемъ Пышкина. Князь Урусовъ сказаль, что я педостаточно освъдомлень. Я должень сказать, что употребняв всв усня в, чтобы быть осведомленнымъ, и имель помощь въ лицъ предсъдателя совъта министровъ. Я долженъ также дать иъкоторыя объясненія по поводу тъхъ обвиненій, которыя были брошены здёсь предшествующими ораторами по моему адресу. Я буду кратокъ. Набоковъ сказаль, что если даже министръ внутреннихъ дъль одушевленъ самыми лучшими намфреніями, то все же онъ лишенъ возможности фактически сдблать что-либо для умиротворенія страны, такъ какъ ему мѣшаеть призракъ Пышкина. Я долженъ сказать, что, будучи призванъ приказомъ Государя на пость министра внутрениихъ дълъ, я получиль всю полноту власти, и на миж лежить вся тяжесть отвътственности. Если бы мнъ мъшали призраки, я бы или ушелъ, или разрушилъ ихъ. Этихъ призраковъ я не знаю. Я входилъ на эту канедру съ чистой совъстью, я сказаль то, что зналь, н отмътиль какъ хорошее, такъ и не хорошее. Депутатъ Винаверъ упрекаетъ меня, что я узко смотрю на дело, что я не попимаю государственнаго значенія переживаемыхъ нами событій. На это я отвічу, что если я признаю нежелательность и вредъ отъ извъстнаго рода явленій, то этимъ самымъ признаю, что власть должна итти рука объ руку съ закономъ. Неправомърности въ распоряженіяхъ власти не должно быть мъста. Миъ говорять, что я должень перемёнить систему государственнаго правленія. Это дёло не мое; я должень справедливо и твердо охранять порядокъ Россін; это моя обязапность. (Крики: «Въ отставку! Въ отставку! Погроминкъ!»).

— Мив мвшаеть этоть шумь, но не смущаеть. Я заявляю, что измвиить законы я не могу. Это принадлежить вашей компетенціи. Въ этомъ направленіи будете двйствовать вы!

— Въ отставку! — отвъчаеть аудпторія.

Г. Столынинъ быстро покидаетъ каоедру, собираясь оставить залъ. На каоедру столь же быстро всходитъ г. Набоковъ. Онъ наноситъ послъдній ударъ ретирующемуся противнику. Энъ за-

являеть, что вей свёдёнія, которыя онь сообщиль о Вологді, получены имь оть судебнаго слёдователя.

Это заявление вызываеть громъ аплодисментовъ.

Министры посившно покидають заль. (Крики: «Вонъ! Долой! Погроминки!»—летять имъ вслюдь). Поднимается страшный шумъ. Многіе покинули свои мъста. Въ это время на каоедръ появляется г. Рамишвили, только-что прибывшій съ Кавказа.

— Господинъ министръ, — бросаетъ онъ вслѣдъ уходящему г. Стольнину, — подождите, еще факты будутъ... (Аплодисменты, инумъ, крики: «Въ отставку! Погромицики!»).

Г. Столышинъ на секунду останавливается въ дверяхъ, весь красный отъ волиенія, и прислушивается, потомъ быстро и рѣши-

тельно покидаеть заль.

Г. Муромцевъ, въ виду возбужденія аудиторін, закрываетъ засъданіе.

Только въ слѣдующемъ засѣданіи Дума могла спокойнѣе разобраться въ впечатлѣніяхъ, произведенныхъ новымъ выступленіемъ министерства. «Ихъ» уже нѣтъ. Пренія потеряли острый и страстный характеръ, и Дума вошла въ положеніе болѣе спокойнаго обсужденія переживаемаго момента.

Тогда казалось, что въ мертвомъ бюрократическомъ болотъ пробилась какая-то новая, болъе свъжая струя. Дума сознавала, что эта струя, конечно, не въ состояніп оживить и очистить это болото, но казалось, что она проявилась; и это было отмъчено

Послѣ рѣчей гг. Гурко и Павлова заявленія г. Столыпина должны были произвести болѣе благопріятное впечатлѣніе и казались чѣмъ-то болѣе пскреннимъ и прямодушнымъ.

Но тымь безотрадные было впечатлыние.

. Г. Столыпинь говориль о честномъ часовомъ.

Покойный Плеве сравниваль себя, какъ говорять, съ полицейскимъ.

Оть полицейскаго до часового—воть мѣра культурнаго прогресса. Воть символическое обозначеніе длины эволюціоннаго пути.

Если ужъ суждено въ мирное время внутри страны жить подъ въчной охраной часовыхъ, то, конечно, честные часовые предночтительнъе безчестныхъ. Но все же они пе болье какъ часовые. Однако, въдь часовымъ нельзя предоставлять «полноту власти»,— какъ выразился г. Столынинъ. Въдь не часовые составляютъ планъ государственной кампаніи, въдь часовые не разсуждають, въдь имъ не приказано разсуждать.

Дума должна была выразить отношеніе страны къ этой ано-

маліи и сдёлать свои выводы.

И гр. Гейдень быль не правъ, когда сѣтоваль на то, что Дума полтора дня потратила на критику дѣятельности министерства. Онь подсчиталь, что Дума внесла 169 запросовъ, а министерство отвѣтило только на три запроса, и что если тратить столько времени, то потребуется 75 засѣданій.

Это была ариометика,—не больше, и совершение не убъдительная. Старый графъ сътовалъ на то, что только и говорятъ о министрахъ, что они протягивають къ себъ, «какъ болото», и не дають дъло дълать. Но развъ осущать это болото не дъло,

не одно изъ самыхъ важныхъ и неотложныхъ дёлъ?

Дума не пошла за гр. Гейденомъ. Она сочла нужнымъ всесторонне освътить заявленія министерства п снова подчеркнуть весь трагизмъ и нельпость переживаемаго момента. При этомъ снова сказалась рознь между болье умъренными и болье крайними элементами въ Думъ.

Представителемъ последнихъ на этотъ разъ выступилъ вновь

прибывшій депутать съ Кавказа Рамишвили.

— Вчера народный врагь встрътился,—начипаеть представитель Кавказа, сразу впадая въ негодующій тонъ.

— Ораторъ, я просиль бы васъ не употреблять такихъ выраженій,—останавливаеть г. Муромцевъ.

Но аудиторія протестуеть:

— Просимъ не прерывать! Продолжайте!..

Муромцевъ берется за звонокъ больше, такъ сказать, для про-

формы и даеть волю оратору.

Въ страстной рѣчи, исполненной непависти и негодованія за пережитыя страданія и насилія, представитель «благодатнаго» края бросаеть тяжкіе укоры вершителямь нашихъ судебъ, старающимся при помощи жалкихъ увертокъ отдѣлаться отъ прямого отвѣта на обращенные къ пимъ запросы. Оно, полицейское министерство, проглотило у насъ все—и юстицію, и церковь, и вѣру.

— Полицейскіе въ рясахъ выступають въ роляхъ провокаторовъ. Намѣстники Христа руководять всѣми темными дѣлами. Они кричатъ: «жиды и инородцы», забывая, что истиниые творцы революціп—это голодный крестьянинъ и безправный рабочій.

Оратора совершенно не удовлетворяеть система отдільныхъзапросовъ.

Онъ желаетъ предложить «хищникамъ народнаго дъла» одинъ «общій запросъ по поводу силоніного преступленія, совершаемаго властью съ 17-го октября и по настоящее время». Ораторъ находить тактику Думы слишкомъ спокойной и предрекаетъ выступленіе на сцену народныхъ массъ.

Оратору много аплодирують. Но все же предложенная имъ формула перехода къ очереднымъ дъламъ, требующая «преданія суду администраціи сверху и донизу», была отвергнута по-

давляющимъ большинствомъ.

Пзъ представителей трудовой группы говориль г. Аладыны. Онъ пронизируеть по поводу появленія «почти европейской фигуры» г. Столыпина. Что-то произошло, что-то измѣнилось, и въ результатѣ совсѣмъ другой тонъ, почти просьба—простить старые грѣхи, и желаніе исправиться. Что же произошло?

Ораторъ обращается къ характеристикѣ интервью въ газетѣ «Times» съ однимъ изъ членовъ теперешняго министерства, пере-

печатаннаго во всъхъ русскихъ газетахъ.

— Г. министръ сравниваль Думу съ совътомъ рабочихъ депутатовъ и съ союзомъ союзовъ. Это — комплиментъ, — съ моей
точки зрънія, — въ виду славнаго прошлаго этихъ учрежденій и
предрекаемаго безславнаго конца Думы. Это говорилъ министръ,
анонимъ котораго слишкомъ прозраченъ и который пользуется
наибольшимъ авторитетомъ среди своихъ коллегъ. Можетъ-ли
онъ мнъ возразить, если я скажу, что онъ черносотенецъ, и
самый настоящій? Это интервью было сдълано для подилтія
нашихъ фондовъ за границей. Министерство продолжало стараться и не постъснялось прибить у себя на лбу надпись:
«Бълостокъ». (Аплодисменты).

Министерство готовило погромы. Ораторъ указываеть и на

мъсто, назначенное для слъдующаго погрома. Это-Гомель.

— Откуда получена телеграмма, сообщающая, что найдена бомба... у предсёдателя «союза русскаго народа». Этотъ предсёдатель — г. Макасаевскій, которому была передана типографія, отобранная у революціонеровъ. Кромі этихъ погромовъ, предполагалось сділать репетицію возстанія въ Кронштадті, якобы съ участіемъ нікоторыхъ членовъ Думы. Были широкіе планы, но волненіе въ войскахъ разстропло все діло, и вотъ эти «реальныя силы» вновь привели сюда министерство. Министер-

ство играеть со всей страной, но скоро эти сплы выбрасять его изъ этой залы! — закончилъ ораторъ подъ аплодисменты ливой.

Одна интересная градація: въ отставку, уйдите, уходите вонъ, уходите добровольно, убирайтесь... II, наконецъ, — «выбросимъ»...

Депутать Алексинскій горячо призываеть Думу сділать повую попытку прекратить допосящіеся отовсюду пародные стоны п вновь обратиться непосредственно къ Монарху, указавъ Ему на безвыходное положение страны и на необходимость смёны мипистерства.

Слова просить М. Ковалевскій.

Онъ дълится съ аудиторіей своими впечатлъніями по новоду MUHICTEPCKATO OTBŠTA. Compression of the compressio

Заявленія г. Столышина о томъ, что онъ пользуется полнотою власти, ораторъ считаетъ напвнымъ утвержденіемъ, приноминая случай съ высылкой профессора Гредескула. Тогда министръ народнаго просвъщенія и гр. Витте желали помъщать этому беззаконію, но оказались безсильными передъ волей м'єстнаго администратора.

Г. Ковалевскаго замънилъ профессоръ Гредескулъ.

Онъ вспоминаетъ о своихъ товарищахъ по тюрьмъ, о заключенныхъ. Онъ цитируетъ полученныя имъ отъ нихъ письма, рисующія ужась безвыходнаго положенія административо-ссыльныхъ, для которыхъ ссылка обращается въ медленную смертную казнь. Въ рукахъ правительства вовсе не старое кремневое ружье, а самой последней конструкцій оружіе. И, темъ не мене, оно безсильно, такъ какъ дъло не въ физической силъ, а въ авторптетѣ власти. Затѣмъ́ г. Гредескулъ отъ имени партіи «народной свободы» читаетъ формулу перехода къ очереднымъ дёламъ. Эта формула содержить указаніе на то, что въ происходившихъ и происходящихъ погромахъ и избіеніяхъ Дума усматриваетъ несемнънные признаки организаціи и явнаго соучастія въ нихъ должностныхъ лицъ, оставшихся безнаказанными. Далъе, отмъчая безсиліе министерства прекратить упомянутыя явленія и признавая, что только думское министерство можетъ устранить анархію, резолюція требуеть немедленной отставки министерства.

Изъ остальныхъ ръчей отмътимъ ръчь Щенкина и крестьянина Өедчепко. Щепкинъ указаль на то, что пынъшнему министерству никогда не удастся справиться со своими подчиненнытеперь на службу не пойдеть ни одинь порями, ибо дочный человыкъ, ибо каждый порядочный человѣкъ, мъръ, конституціоналисть. Мы готовы крайней исполнить

послёднее желапіе министровъ, какъ исполняется желаніе приговореннаго къ казни. Можно уступить имь ценсін или аренды, по немыслимо вёдь дожидаться, пока одинь паучится управлять безъ военныхъ положеній, а другой не изучить политической экономіи. Время дорого, и Дума не можеть удовлетворить нодобныхъ желаній. Одинъ нѣмецкій висѣльникъ изъявиль передъ смертью желаніе изучить русскій языкъ, разсчитывая выиграть нѣсколько лѣтъ. Къ числу такихъ пеисполнимыхъ желаній относятся и претензіи министерства.

Депутать Федченко—простой крестьянинь и «певольный участникъ» ивкоторыхъ погромовъ. Его рвчь—одна изъ твхъ, къ

которымъ нельзя не прислушаться.

— Господа члены Думы отъ крестьянъ, къ вамъ я обращаюсь но поводу погромовъ. Вы слышали здёсь много рёчей. Один винять правительство, другіе обвиняють революціонеровъ. самъ былъ невольнымъ и печальнымъ участипкомъ двухъ участинкомъ. быль ноневоль этимъ Одинъ попогромовъ, громъ, такъ - называемые антневрейские безпорядки, произошелъ въ нашемъ утздт во время призыва запасныхъ пижнихъ чиновъ въ 1904 году. Взбунтовались нижніе чины въ числѣ 6,000 человъкъ и разгромили исповинныхъ евресвъ, такихъ же угистенныхъ, какъ и мы сами. Лавокъ десять разбили, и, конечно, предварительно разбили полицію. Другой погромъ, такъ называемые аграрные безпорядки или аграрное движение крестьянь, произошель 16—17-го декабря 1905 года въ родномъ селъ, и я былъ невольнымъ участникомъ. Двъ ночи съ вилами и револьверомъ въ рукахъ защищалъ я усадьбу противъ этихъ самыхъ погромщиковъ. Конечно, явленіе печальное и жалкое. Кто здёсь виновать, я не могу судить. Я только разскажу факты, какь они были. Говорять, во всемь виновато правительство. Можеть-быть. Но, но моему мивнію, какъ же это можеть быть? Правительство, призванное своею властью охрапять Царскую державу, всю русскую землю и всёхъ гражданъ, устранваетъ погромы, призываетъ 6,000 нижнихъ чиновъ, и тъ начинаютъ драться и биться! Какое же это правительство? Противъ кого оно вооружаеть? Я приведу слъдующій факть. Недалеко оть города мирпые крестьяне, полторы тысячи домохозяевъ, не знающіе никакой политической борьбы, взбунтовались такимъ же путемъ, зажигаютъ три помъщичьи усадьбы, разгоняютъ владъльцевъ, начинаютъ сами себя колотить. (Смюжь). Что же это за порядокъ? Кто виноватъ? По моему мивнію, виновата здёсь одна наша безправность, без-

просвътная темнота, наша забитость и угнетепность. «Высшіс» люди въ политической борьбъ борются, а мы зачъмъ? Мы, какъ темная физическая сила, направленная Богъ знаетъ куда и, наконецъ, на самихъ себя. По моему мнѣнію, междоусобіе, наихудшее изъ золь, обращается въ концъ-концовъ на крестьянъ. Зажигають села, забирають сотнями, и опять крестьяне виноваты! И это тоже благодътели народа! Пишуть въ газетахъ, что они ставять выше всего благоденствіе всёхъ подданныхъ. То же самое соціалисты-революціонеры стоять за народь и за его благоденствіе. Взбунтують народь, онь подымется одинь на другого, переръжуть другь друга, и опять льется кровь. Гдъ же выходь изъ такого положенія? По моему мивнію, здёсь виной является наше безправіе, а не провокація. Сотни тысячъ запасныхъ нижнихъ чиновъ идутъ защищать какую-то Манчжурію, какія-то безконечныя земли. Крестьянинъ, скажемъ, имъстъ двъ десятины земли, а рядомъ съ нимъ сидитъ графъ, у котораго имѣніе въ. 36 тысячь десятинь, у другого—8,000, у третьяго—9,000, у четвертаго—2,000 десятинъ, и никто изъ нихъ не идеть на Дальній Востокъ. Почему же это такъ? По закону ясно, что защита престола-всеобщая повинность. Это первыя слова устава о воинской повинности, первыя статьи. Всъ должны поголовно защищать престоль. Я, безземельный, имфющій пять дётей, иду защищать, мы имёемъ четверть десятины земли, а тотъ имъетъ 36,000 десятинъ и совсъмъ не пдетъ. Зло невольно какъ-то и разбираетъ. Какая это всеобщая воинская повинность. (На скамьяхъ «трудовиковъ» голоса: «Браво! Браво!»). Вотъ и причина, а не прокламаціи виноваты. Дайте этимъ самымъ крестьянамъ право, дайте свободную жизнь, дайте имъ науку, и посмотрите: черезъ 20 лътъ никакія прокламаціи и провокаціи не повліяють на крестьянь. Они выйдуть изъ темноты, а сейчась на крестьянина вліяеть все это, потому что онъ видить неправду и не знаеть, гдъ правда. Другой повороть: крестьяне ограбили имъніе. Говорять, можеть-быть, виноваты прокламаціи? И то ніть, совсёмь ніть! Жить стало невозможно! Корову меньше чъмъ за 18 руб. не купишь, да еще денегъ не берутъ, а обработай десятины двъ, когда своя земля не обработана. Можеть-быть, номъщикамъ стало труднъе жить, не знаю, но я знаю, что крестьянамъ гораздо трудное. Арендная плата поднялась. Зло невыносимое. Какая же туть прокламація! (Аплодисменты). Дёло въ томъ, что они трогають больное мъсто крестьянъ, они только имъ растравили раны. По моему

митию, гртшо вства злоупотреблять чувствами и темпотой нашего крестьянства. Слтдуеть притти къ нему на номощь, дать ему вст права, землю, дать науку, просвещение. Какъ крестьяне любять своего Государя! Спросите любого крестьянина, какъ онъ стоить за своего Царя! Онъ не довтряеть никакимъ панамъ, никакимъ министрамъ. Ему пужно дать науку, и черезъ 20 лтт вы не узнаете его. Онъ будетъ такой гражданинъ, какъ вст граждане государства, и не пойдетъ ни на какія прокламаціи или провокаціи. (Аплодисменты).

Послѣ рѣчи Оедченко другими ораторами дѣлаются нѣкоторыя замѣчанія, и Дума переходить къ обсужденію резолютивной

формулы.

Всѣ поправки, предложенныя различными ораторами, отвергаются и принимается вышеупомянутая формула перехода къ очереднымъ дѣламъ, предложенная отъ имени конституціонно-демократической партіи проф. Гредескуломъ.

Такимъ образомъ, по поводу отдёльныхъ запросовъ Думѣ пришлось высказать свое сужденіе о погромахъ и объ отношеніи къ нимъ правительства.

Разыгравшіеся ужасы Бѣлостока заставили Думу вновь вернуться къ этому страшному вопросу. Какъ только первыя вѣсти о погромѣ въ Бѣлостокѣ достигли Петербурга, группа депутатовъ въ 50 человѣкъ выработала текстъ запроса и внесла его срочнымъ предложеніемъ.

Это было во вторую половину дѣятельности Думы, когда къ запросамъ уже привыкли и большей частью принимали ихъ безъ преній.

Но воть читается запрось о былостокскомы погромы.

Онъ задѣваетъ вопросъ принципіальный, острый и важный. Лучшіе выборные люди должны выразить свое отношеніе къ этимъ кровавымъ и позорнымъ явленіямъ.

. Слова просить г. Набоковъ.

Онъ указываетъ на необходимость немедленно реагировать на подобныя явленія.

— Бѣлостокскій погромъ—это зловѣщій и очень грозный признакъ.

Мы знаемъ и можемъ судить по пережитому оцыту, что такіе погромы, начавшись въ одномъ мъсть, перебрасывались и на

другія мѣста и вызывали потрясающіе и леденящіе душу ужасы. Мы зпаемь, что во многихь случаяхь администраціи отнюдь не удавалось сбросить съ себя подозрѣніе въ томъ, что единовременность возникновенія погромовъ является результатомъ либо черносотенныхъ организацій съ вѣдома мѣстныхъ властей, либо, въ лучшемъ случаѣ, бездѣйствіемъ ихъ.

Изъ этихъ бывшихъ примфровъ мы имфемъ право выводить

извъстное заключение и предъявлять требования.

Слово предоставляется депутату Левину.

Ему приходится впервые говорить передъ лицомъ русскаго парламента отъ имени шестимилліоннаго еврейскаго народа, нитересамъ котораго этотъ человѣкъ такъ горячо и беззавѣтно преданъ.

Это была лучшая изъ его ръчей.

— Мив приходится сделать надъ собой огромныя усилія, пачинаетъ ораторъ, видимо, сильно волнуясь, -- чтобы не впасть въ недостойный тонъ для этого высокаго дома: трупы съ улицъ Бълостока еще не убраны. Я не хочу будить въ васъ чувства жалости. Когда дёло касается судьбы 6-милліонной народности, жалость не при чемъ. Народность требуетъ только справедливости, а разъ рѣчь идеть о ней, то нѣтъ мѣста для чувства жалости, потому что требованія справедливости могуть быть обоснованы чисто логическимь путемь. Въ Бѣлостокѣ свершилось что-то страшное. Это тъ же разстрълы, но безъ военнаго суда. Жертвами ихъ являются даже не ть, кто, съ точки зрънія полицін, быль бы виновень, а просто мирные граждане, безпомощные старики, старухи, дътп. На бълостокскій погромъ мы не должны смотръть, какъ на единичное событіе. Это не есть самостоятельная монографія. Это одна глава изъ многотомной кинги еврейскихъ погромовъ, авторъ которой — апонимъ; пмя его извъстно лучше всего департаменту полиціп. Бълостокъ не псключительный случай, это-звено изъ длинной цёпи еврейскихъ страданій. Это есть следствіе той системы, съ которой вы хотите бороться. Русскому правительству необходимо имъть 6-милліонное слабое населеніе, лишенное правъ. Я скажу болье: если бы евреевъ въ Россіи не было и если бы правительство хотьло проводить свои взгляды, ему пришлось бы выписать какое-либо безпомощное население изъ другихъ странъ, чтобы въ критическій моменть можно было направить гнівь народныхъ массъ по линін наименьшаго сопротивленія. И этимъ козломъ отпущенія является безправное еврейство. Масса воспитана на

томъ, что у насъ имфются граждане 1-й, 2-й и 3-й категорін; къ последней категоріи относять 6-милліонное еврейское населеніе. Массы воспитаны въ тъхъ взглядахъ, что въ отношении евреевъ все возможно, такъ какъ они граждане инзшаго сорта и такъ какъ еврен не находять защиты, когда они нуждаются въ ней. Погромы, это-цылая система. Точно такъ же въ октябрьские дни, когда русскій народъ весь, какъ одинь человъкъ, сталь освобождаться отъ путь, правительство не нашло другого средства, чтобы бороться съ освободительнымъ движеніемъ, кромъ пзвъстнаго маневра-направленія гнѣва массъ по линіи нанменьшаго сопротивленія. Вы знаете, чімь окончилась та глава исторіи. Теперь повторяется то же самое. Это второе неисправленное, по дополненное изданіе. Теперь созвана Дума. Въ пей имфется выражение народной воли. Мы всъ стремимся къ свободъ, и эта воля народная встрвчаеть отпоръ. Я боюсь, что Белостокъ является первой страницей этой главы. Это цёдая система, она подготовлена и задумана коварно и столь же коварно исполняется. Во многихъ случаяхъ мы отлично знаемъ, что прокламацін разсылаются жандармскими управленіями. Мы знаемъ и такихъ губернаторовъ, которые призывали нашихъ стариковъ н говорили имъ: если вамъ не удастся усноконть вашу молодежь, мы раздълаемся съ вами по-своему. Такъ могутъ только говорить люди, лишенные совъсти и представленія объ элементарной справедливости. Не только губернаторы, — стражники, эти маненькіе самодержцы, и они устранвають погромы противь своихъ подданныхъ, —и у нихъ есть таковые, п они знаютъ, что ихъ подданные также различаются по категоріямъ, — и расправляются съ тою категоріею, которую они считають посл'я нею. Мы знаемъ разстрёлы, производимые военными судами; но тамъ есть хоть намекъ на судебную форму. Здёсь же и этого ньть. Здысь судьями является дикая масса, которая охотно пользуется безнаказаннымъ правомъ истреблять. Правительство ограничило насъ. Оно не выносить нашего участія въ освободительномъ движеніи и хочеть запереть пась въ идейной черть осъдлости. Но тщетно. Черту осъдлости можно провести лишь на географической картъ, и то она сохранится лишь до поры, до времени. Правительство ошибается въ насъ. Мы будемъ втройнъ сочувствовать освободительному движенію, сколько бы жертвъ оно ни стопло намъ. Правительство выдвинуло мотивъ коллективной отвътственности. Противъ этого мы въ Думъ должны бороться всёми сплами. На бёлостокскую исторію мы должны

смотръть, какъ на косвенный отвъть на всъ запросы, на которые министерство не нашло нужнымъ и возможнымъ отвъчать тутъ. По безпроволочному телеграфу они намъ прислали отвътъ на всъ запросы, отвътъ кровью невинныхъ жертвъ. Этому долженъ быть положенъ конецъ. Когда мы подписывали запросъ, мы не имѣли въ виду будить въ комъ-либо чувство жалости, потому что счастье еврейскаго народа, какъ и счастье всего русскаго народа, должно быть построено на пачалахъ справедливости, а не жалости. Мы питли въ виду раздвинуть хоть уголочекъ той страшной картины, которая иншется нашими министрами-художниками въ своей области. Краски для этой картины-черныя, сгущенныя кровью. Воть этоть уголокъ картины я хотёль развернуть передъ вами. Я думаю, что вы поймете насъ, если мы скажемъ, что мы вдвойнъ возмущаемся. Какъ обидно, что даже въ освободительномъ движеніи мы служимъ мишенью. Правительство имъеть въ виду потонить все освободительное движение въ крови, и оно начало съ насъ. Поэтому я прощу, чтобы Дума призпала запросъ спѣшнымъ, чтобы реагировать сколь возможно на тъ гнусности, которыя совершаются на нашихъ глазахъ. И когда? Въ началъ XX въка. И гдъ? Передъ всей Европой!

Задушевность тона подкупила аудиторію, и опа выразила свое

сочувствіе оратору долгими аплодисментами.

Г. Левина смѣняетъ г. Жуковскій—депутатъ Гродненской губерніи, крестьянинъ. Онъ хорошо знаетъ Бѣлостокъ. Онъ знаетъ, въ честь чего совершается религіозная процессія, послужившая сигналомъ къ погрому. Эти процессіи совершаются въ намять избавленія города отъ холеры. Такимъ образомъ, празднество пе является чисто религіознымъ, а, такъ сказать, обще-гражданскимъ и въ немъ всегда принимаютъ живѣйшее участіе мѣстные свреп, украшая въ день процессіи свои дома цвѣтами и коврами,—«такъ что мило взглянуть»,—и поэтому ораторъ можетъ найти только одно объясненіе случившемуся: черносотенную агитацію.

Г. Жуковскаго сменяеть г. Рыжковъ.

— Ссылка на національную вражду и безсиліе власти—грубая ложь. Пусть правительство уйдеть,—погромы прекратятся.

За пимъ говорить М. Ковалевскій.

— Дѣло идеть о болѣе важномь, пежели выраженіе чувства возмущенія, дѣло идеть о достоинствѣ и чести пашей родины. Если мы желаемъ прослыть народомь, заслуживающимъ всеобщаго уваженія и всеобщаго сочувствія, то должны разъ павсегда заявить, что всѣ граждане россійскіе паши братья и что

мы вев стоимъ другъ за друга, какъ одинъ человъкъ. (Аплодисменты). Вскорь, я надыюсь, на разстоянін ньсколькихъ минутъ вы въ состояніи будете вашимъ единодушнымъ присоединеніемъ къ требованію о срочности запроса предъ лицомъ Россін и всего міра заявить, что вы не допускаете раздичія національности, что всё мы граждане одной родины. Когда я прищелъ впервые въ Думу, я не могъ предположить, что намъ придется, подобно авторамъ нервой въ мірѣ виргинійской декларацін, говорить о правахъ человъка на жизнь. А вотъ въ теченіе мъсяца мы толкуемъ объ этихъ правахъ человъка, представляемъ заявленія о необходимости аминстін, высказываемся противъ смертной казни, дълаемъ запросъ министрамъ о томъ, чтобы не дозволяли продивать кровь россійскихь граждань. Господа, помните, что минуты, которыя мы переживаемъ теперь, минуты историческія, чы сейчась единогласно признаемь, что для нась ифть различія лаціональностей и въроисповъданія и что мы, какъ одинь человѣкъ, стоимъ за то, чтобы русское правительство охраняло всёхъ россійскихъ подданныхъ и всёхъ согражданъ. (Взрывъ аклодисментовъ).

Слова просить г. Аладынъ.

Онъ не считаетъ нужнымъ долго останавливаться на этомъ простомъ и ясномъ вопросъ.

— Русскій народъ, — говорить онъ, — какъ народъ, не причастень къ этимъ погромамъ, созданнымъ администраціей при помощи подонковъ общества.

Далте ораторъ выдвигаетъ необходимость командировать денутатовъ для разследованія погрома на месте.

- Г. Котляревскій указываеть коренную причину зла—безправіе. Законь о гражданскомь равноправіи положить копець ужасамь.
- Г. Родичевъ видить въ бѣлостокскомъ погромѣ отвѣтъ па запросъ Государственной Думы по поводу печатанія черпосотенныхъ прокламацій. Устройство еврейскихъ погромовъ—дѣло департамента полиціи.
- Мы это зпали. Внося запрось, мы спрашивали правительство: принимаеть-ли опо позорное наслѣдство, и получили отвѣть, что въ Россіи пѣть закона, останавливающаго убійства. Авторитеть власти, построенный на горахъ труповъ, цементированный кровью невинныхъ жертвъ, безсиленъ спасти отъ позора и убійствъ. Дѣло идеть о чести русскаго народа и безопасности отечества. Правительство, выбпрая орудіемъ борьбы междоусобную войну, ста-

вить вопрось: быть или не быть Россіп? Отечество въ опасности пока они у власти:

Слово предоставляется священнику Пояркову.

Онъ указываетъ, какъ на одного изъ виновниковъ кровавыхъ ужасовъ, на «извъстную» часть печати. Онъ требуетъ преданія ся

суду.

Представители Царства Польскаго высказываются за неотложность. Запросъ принять вмёстё съ формулой перехода къ очереднымъ дёламъ, заключающей въ себё предъявление парламентской комиссіи требованія о немедленномъ разслёдованіи событія на мёстё.

Формула перехода принимается единогласно.

На мѣсто погрома были командированы три депутата: гг. Араканцевъ, Щепкинъ и Якубсонъ.

Изучивъ на мѣстѣ всѣ обстоятельства дѣла, они вернулись въ Петербургъ и представили парламентской слѣдственной комиссіи собранные ими матеріалы. Разобравъ эти матеріалы и систематизировавъ ихъ, комиссія представила Думѣ обширный докладъ.

Докладъ распадался на двъ большія части: общіе выводы комиссіи, такъ сказать, обвинителічый акть и три тетради слъдственнаго матеріала, заключающія свидътельскія показанія, копіи съ отношеній должностныхъ лиць, образцы черносотенныхъ прокламацій и т. д.

Мы приводимь лишь выводы доклада. При дальнѣйшемъ изложеніи преній, вызванныхъ этимъ докладомъ, мы опустили всѣ подробности, имѣющія частный и мѣстный характеръ, оставивъ все то, что представляеть общій интересъ.

Выяснивъ число убитыхъ и раненыхъ во время погрома и подробно остановившись на разсмотръніи причинъ, вызвавшихъ этотъ погромъ, парламентская слъдственная комиссія пришла къ слъдующимъ выводамъ.

Во-первыхъ, никакоп племенной, религіозной или экономической вражды между христіанскимъ и еврейскимъ населеніемъ города Бълостока не существовало.

Во-вторыхъ, нескрываемая вражда къ евреямъ существовала только у полиціи и внушалась также и войскамъ на почвъ обвиненія евреевъ въ участіи въ освободительномъ движеніи.

Въ-третьихъ, погромъ былъ подготовленъ заранѣе, и объ этомъ задолго было извъстно какъ администраціи, такъ и самому населенію.

Въ-четвертыхъ, ближайшій поводъ къ погрому быль также заранье пріуготовлень, предсказань властями, и посему онь не можеть быть разсматриваемъ, какъ вспышка религіознаго пли національнаго фанатизма.

Въ-пятыхъ, дъйствія войскъ и гражданскихъ властей во время погрома представляются явнымъ нарушеніемъ установленныхъ на сей предметь законовъ, а равно и правилъ 7-го февраля 1906 года. Это было систематическое разстръливаніе мирнаго еврейскаго населенія, не исключая женщинъ и дътей, подъ видомъ усмиренія революціоперовъ, ибо никакихъ революціонныхъ дъйствій, какъ толиы, такъ и отдъльныхъ лицъ, которыя дали бы основанія для принятія мъръ усмиренія,—не установлено.

Въ-шестыхъ, гражданскія и военныя власти не только бездѣйствовали, не только содѣйствовали погрому, но во многихъ случаяхъ, въ лицѣ низшихъ агентовъ, производили его сами въ

видъ убійствъ, истязаній и грабежей.

Въ-седьмыхъ, офиціальныя донесенія въ изложеніи причинъ, поводовъ и хода событій (о стръльбъ въ войска и христіанское населеніе, о революціонныхъ нападеніяхъ и т. п.) не соотвътствують дъйствительности.

Въ залючение комиссія указала на необходимость привлеченія всѣхъ виновныхъ къ судебной отвѣтственности, смѣщенія мѣст-

ныхъ властей и отмъны военнаго положенія.

Докладчикомъ отъ имени комиссіи выступиль г. Араканцевъ. Прежде чёмъ приступить къ обсужденію доклада, маленькій, но характерный инцидентъ. Представители правой—Стаховичъ, Способный и Румянцевъ — настаивають на необходимости отложить слушаніе доклада, такъ какъ они не успёли съ нимъ надлежащимъ образомъ ознакомиться.

Гг. Щенкинъ, Кокошкинъ и кн. Долгоруковъ протестуютъ, и

Дума приступаеть къ слушанію доклада.

Предъ ней развертывается страшная картина. Сколько ужасовъ и крови, сколько жестокостей и преступленій!

Дума слушаеть молча.

Съ докладомъ комиссіи она уже знакома. Г. Араканцевъ донолняеть докладъ нѣкоторыми подробностями и общими замѣчаніями.

Депутаты Государственной Думы встрътили въ Бълостокъ полное довъріе со стороны населенія; жители заявили, что пріъздъ депутатовъ внесъ успокоеніе; для дачи показаній явилась масса лиць, и, такимъ образомъ, депутаты имъли возможность выбирать наиболье цыным и обстоятельныя показанія... Относительно допроса каждаго свидытеля составлялся особый протоколь, который прочитывался, а затым подписывался свидытелемь. Сообщивь эти предварительныя свыдынія, г. Араканцевь нереходить къ фактическому изложенію дыла и сопоставляеть факты и выводы, къ которымь пришла слыдственная парламентская комиссія, со свыдынями, которыя приводить правительственное сообщеніе. Далье, сопоставляя это правительственное сообщеніе съ ранортами генерала Бадера и товарища прокурора, г. Араканцевь отмычаеть цылый рядь противорычій. Главный нункть правительственнаго сообщенія состоить въ указаніи на то, что были брошены бомбы, между тымь, ты женщины, которыя пострадали якобы оть разрыва бомбы, оказались пораженными солдатскими нулями. Изложивь фактическія обстоятельства дыла, ораторь персходить кы выводамь.

— Что можеть отвътить правительство? Оно сощнется на судебную власть. Но если обстоятельства не измѣнятся, ничего върнаго она не добъется. Слъдователи обращаются за совътами къ той же полиціи. Населеніе боится и не довфряеть сладователямъ. Судебной власти не удастся открыть виновныхъ при теперешнихъ условіяхъ. Я по прокурорскому опыту знаю эту пъсню о судебной власти. Скверная эта пъснь... Это, такъ сказать, — закрыться судебною властью — ни больше, ни меньше. Во имя справедливости, правды и спасенія обрывковъ и остатковъ разгромленнаго Муравьевымъ новаго суда, я буду вездъ кричать, что до тъхъ поръ, пока не будетъ удалена вся бълостокская администрація, не будуть удалены войска и не будеть снято военное положение, истинной правды мы не добьемся. Дёло сведется къ тому, что возьмуть какого-нибудь городового и предадуть его суду, и въ то время, когда этоть «стрелочникъ» будеть страдать, истинные виновники погрома будуть сидъть въ мягкихъ креслахъ и посмъиваться.

Ораторъ переходить къ поведенію войскъ во время погрома.

— До сихъ поръ наши войска не участвовали въ дълахъ противъ евреевъ, мы не слышали, чтобы честный мундиръ нашего воинства былъ запачканъ кровью мирныхъ гражданъ. А тутъ это было. Войска дъйствовали бокъ о бокъ съ полицейскими. Я не беру все войско, а только часть его—скверную частъ.

Ораторъ переходить къ выводамъ.

— Русскій пародъ не повинень въ погромахъ,—я боюсь оскорбить его. Погромы—дъло русскаго правительства. Ему пужно ослабить, перессорить и натравить другь на друга мирныя народности. Оно не остановилось передъ тъмъ, чтобы втянуть въ это страшное дъло и нашу армію. Прикрываясь высокимъ именемъ Царя, оно направило русскія войска противъ народа, —ръку освободительнаго движенія оно постаралось окрасить кровью и завалить тълами, оно заставило армію служить интересамъ имущихъ, нести полицейскую службу, охранять покой фабриканта, противоноставило вооруженнаго солдата... голодному рабочему.

Но армія просыпается и скоро прозръеть. Тогда горько придется

угнетателямъ русскаго народа.

Докладчикъ закончилъ предложениемъ почтить память погибшихъ вставаниемъ.

Всв встали, какъ одинъ человъкъ.

Въ это время въ министерской ложѣ изъ министровъ былъ только г. Столыпинъ.

Взоры обратились въ его сторону. Онъ оставался неподвиженъ. — Онъ сидить, убійца сидить! — раздалось среди тишины.

Въ слъдующемъ засъданін г. Щенкинъ дополниль докладъ, сдъланный наканунъ г. Араканцевымъ. Опъ подошелъ къ разсматриваемому вопросу съ точки зрънія историка.

Умъло группируя факты, онъ заявляеть, что изучиль погромы подъ руководствомъ такого опытнаго въ этихъ дѣлахъ спеціалиста, какъ г. Нейдгардтъ. Его выводы таковы: полиція должна быть муниципализована, подчиненные не должны исполнять явно незаконныхъ распоряженій начальства; населеніе пе можетъ быть лишено права самозащиты съ оружіемъ въ рукахъ.

Г. Щепкина смѣняеть третій думскій эмиссарь г. Якубсонь. Онь рисуеть потрясающія картины погрома и подвергаеть пего-

дующей критикъ «политику отвлеченія».

— Когда ловять вора, онъ часто самъ кричить, указывая на перваго встръчнаго: «Воть онъ, держи сго!» Такой политики придерживается наше правительство.

Ръчь, исполнениая искренняго чувства и подъема, много-

кратно прерывалась аплодисментами.

Переходя къ критикъ правительственнаго сообщенія, ораторъ видить въ немъ новый призывъ къ погрому и оканчиваетъ свою ръчь выраженіемъ увъренности, что русскій народъ «отбросить

скверную, подлою клевету», приписывающую ему, народу, устройство погрома.

Слова просить депутать г. Оедоровскій.

Это человѣкъ очень умѣренныхъ взглядовъ—старый офицеръ. Онъ выражаетъ увѣренность, что «русскій народъ заклеймитъ именемъ Каина» виновниковъ погрома, и что въ народномъ сердцѣ не найдется никакого другого чувства, кромѣ омерзѣнія. Оратору больно за честь нашей армін, и онъ призываетъ бережно относиться къ ея имени, не прибѣгая къ огульнымъ обвиненіямъ.

— Только тогда прекратятся эти ужасы, когда испарится этоть духь безправія, и когда каждый подчиненный будеть знать, что не обязань исполнять явно незаконныя распоряженія, и когда армія проникнется сознаніемь, что охраненіе конституціоннаго строя—ея главная обязанность.

— Священникъ Аванасьевъ, —произносить предсъдатель.

II на канедръ появляется небольшая фигура священникадепутата.

— Бѣлостокскій погромъ—только часть общаго погрома. Вся Россія раздѣлена на два лагеря—угодныхъ и не угодныхъ. Однимъ—чины и награды за ихъ варварскія расправы, а всѣмъ прочимъ—военное положеніе.

Ораторъ напоминаеть о «славныхъ завоевателяхъ», подвизавшихся въ Москвъ, Томскъ, Ростовъ и другихъ городахъ. Они
разстръливали правыхъ и виноватыхъ, заполнили тюрьмы и
остроги... И все же должны были уступить, и Государственная
Дума была дана. Хотълось върить во все свътлое, лучшее. Но
«они» увидъли, что идея не умерла, а близка къ намъченной цъли.
И тогда пачали сочинять прокламаціи и кричать, что Дума «жидовская», что она идетъ противъ Царя. Страшно подумать, что
этимъ не кончится. Казалось, въ тъ дии, когда народные представители взялись за работу, надлежало быть разсвъту... Но вновь
встаютъ черные столбы крови и мести, и хочется крикиуть
этимъ людямъ: «Слышите вы, что творится? Пли Богъ умеръ въ
вашей душъ, и вы хотите уподобиться Ироду, купающемуся въ
крови. Но уже чаша переполнена, кровь пеповинныхъ вопість къ
небу, и васъ ждеть уже страшный судный день».

Слова священника покрываются громомъ аплодисментовъ.

Послѣ священника Аванасьева о бѣлостокскомъ погромѣ говорило много ораторовъ въ цѣломъ рядѣ засѣданій: Дума долго останавливалась на этомъ вопросѣ, сознавая, что Бѣлостокъ—это не случайный разгромъ мѣстнаго еврейскаго паселенія, а страш-

ная язва всей современной жизни и первый этапъ по пути новыхъ ужасовъ.

Говорили русскіе, поляки, евреи.

Остановимся на самыхъ интересныхъ моментахъ преній.

Послѣ православнаго священника Аванасьева, который въ глубоко искренней рѣчи раскрылъ, что называется, свою душу, въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій слово было предоставлено католическому епископу барону Роопу.

Баронъ Роопъ представлять собой одну изъ выдающихся фигуръ пашего перваго парламента, фигуру сложную и пнтересную.

Онъ сумъть сочетать университетскій значокь съ епископской сутаной, званіе священнослужителя—сь работой политическаго дѣятеля, баронскій титуть—сь рѣчами демократическаго характера, дпиломатическій умь—сь іерейскимь безпристрастіемь.

Сочетанія сіи сложныя. І річь барона Роопа о білостокском погромі также представляла собою рядь сложных сочетаній.

Подъ общимъ знакомъ настырскаго спокойствія и безпристрастія онъ, съ одной стороны, выразилъ увѣренность, что бѣлостокскій погромъ быль, несомнѣнно, организованъ, даже дни были распредѣлены, и объ этомъ знали рѣшительно всѣ; съ другой стороны, онъ убѣжденъ, что высшая администрація была непричастна къ этой организаціи. Съ одной стороны, онъ заявилъ, что мѣстное крестьянское населеніе вполнѣ мирно уживается съ евреями; съ другой стороны, онъ полагаетъ, что евреи подали поводъ къ враждѣ и насиліямъ.

Въ общемъ, это была умная и очень тонкая рѣчь. Послѣ Роопа слово предоставляется г. Винаверу.

Винаверъ начинаетъ съ критики правительственнаго сообщенія о бълостокскомъ ногромѣ. Это сообщеніе говорить о полномъ разстройствѣ полиціи, о невозможности бороться съ революціей. Но изъ этого открытаго заявленія вытекаетъ только одинъ выводъ: правительство безсильно, оно утратило авторитетъ и должно уступить мѣсто другому. Другой выводъ тотъ, что правительство словно заявляетъ: «Я буду давить невинныхъ, чтобы устранить революцію». Ораторъ задается цѣлью доказать, что погромы—дѣло рукъ центральнаго правительства, а мѣстныя власти являются только исполнителями. Для этого онъ сопоставляетъ тексты черносотенныхъ прокламацій и воззваній. Въ слѣдственномъ матеріалѣ о бѣлостокскомъ погромѣ имѣется прокламація, содержащая воззваніе къ солдатамъ и призывающая ихъ къ насильственной

борьбѣ съ евреями. Точно такого же содержанія прокламація получена ораторомь изь Екатеринослава. На ней имѣется помѣтка: «Дозволено цензурой». Напрасно г. Стольпинь заявляль, что въ департаментѣ полиціи быда напечатана лишь сотпя прокламацій, Онѣ были отпечатаны въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ, и съ мѣстъ обращались къ г. Рачковскому за присылкой повыхъ транспортовъ этихъ прокламацій. Прокламаціи, призывавшія къ избіснію евреевъ, распространялись нѣкісмъ Лавровымъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, состоящимъ при министерствѣ впутреннихъ дѣлъ. Этотъ Лавровъ—калужскій землевладѣлецъ, подъ весьма прозрачнымъ псевдонимомъ «Калужскій», выпустилъ цѣлую книгу подъ названіемъ: «Дружескій совѣтъ евреямъ», гдѣ русскій народъ призывается къ пстребленію свреєвъ тысячами.

— II эта книга, вышедшая въ текущемъ году вторымъ изданіемъ, отпечатана въ типографіи петербургскаго градоначальника! Своимъ посліднимъ правительственнымъ сообщеніемъ о Бізлостокъ самъ г. Столыпинъ вошелъ въ область той литературы, которую распространялъ г. Лавровъ и друг.—замічаетъ ораторъ.

Громъ аплодисментовъ покрываетъ эти слова. Ораторъ доказываетъ, что за революціонную дѣятельность части еврейской 
молодежи правительство хочетъ сдѣлать отвѣтственнымъ все 
еврейство. Ораторъ сопоставляетъ факты—измышленія, всегда 
оказывавшіяся ложными, предлоговъ къ погромамъ; переводъ полицейскихъ чиновъ, уличенныхъ въ содѣйствіи въ погромѣ на 
высшія должности; исчезновеніе изъ слѣдственнаго матеріала 
документовъ и т. д. На основаніи этихъ фактовъ ораторъ устанавливаетъ связь мѣстныхъ организацій съ центромъ. Но ораторъ заявляетъ, что еврейскій народъ, несмотря ни на что, своего 
пути не измѣнитъ и останется вѣренъ освободительному движенію, 
ибо онъ знаетъ, что только въ свободной Россіи все его спасеніе.

— У насъ есть сила—это сила отчаянія. У насъ есть союзникъ—это прошикнутый истиннымъ человѣколюбіемъ русскій народъ.

Аудиторія долго грем'є рукоплесканіями. Зат'ємь слово предоставляется г. Родичеву.

Это была не рѣчь, а какой-то силошной стонъ. Г. Родичевъ, несомнѣнно, одинъ изъ наиболѣе чуткихъ представителей нартіп «народной свободы». Его начинаетъ давить эта безрезультатность двухмѣсячной напряженной работы въ Думѣ, эта страшная слѣпота тѣхъ, къ кому она взываетъ. Въ его послѣднихъ рѣчахъ

начинають звучать нотки отчаянія и отголосокь ужаса передъ надвигающейся грозой, которая начинаеть ему казаться уже неизбъжной, близкой неотвратимой.

— Мы не слыхали отъ нихъ даже словъ отреченія,—начинаетъ ораторъ.—Развѣ опи сдѣлали хотя попытку къ открытію правды въ этомъ дѣлѣ. Нѣтъ, у нихъ одна цѣль—залгать это дѣло.

«Залгать»—такъ, кажется, не говорять, но это слово вырвалось изъ груди оратора. Онъ говорить, что вся-наша система управле-

нія построена на лжи.

- Всякій чиновникъ знаеть, что для того, чтобы попасть въ коллеги къ г. Столыпину, надо лгать; всякій губернаторъ знаеть о той правдѣ, которую повѣдаль кн. Урусовъ, но не посмѣеть ее сказать,—его раздавять. Ложные допосы п организація лжесвидѣтельства—вотъ лучшій способъ для начала карьеры. Не полиція деморализована, а вся власть, вся деморализована режимомъ насплія и лжи. А отречься отъ лжи нѣть у нихъ ни силы; ни патріотизма.
- Ораторъ переходить къ выясненію роди армін въ погромахъ. Истиными развратителями армін являются тѣ, кто преступленіе называетъ исполненіемъ долга.

Бурные аплодисменты прерывають оратора.

- Тѣ-кто ведеть ее на убійство, возмутители армін противъ своего отечества: Мы попали въ трагическое положение, -- продолжаетъ ораторъ, -- два мъсяца мы взываемъ къ нимъ: прекратите кровопродитія, перестаньте лгать, уйдите вы, ибо вёдь нельзя править страной въ полномъ разладъ съ народнымъ представительствомъ. Въдь это утопія—править стомилліоннымъ народомъ въ споръ и во враждъ, въ войнъ съ его представителями. Въдь это грязь и кровь. Они этому рады, они сочиняють прокламацін даже противъ Государственной Думы. Итакъ, одинъ изъ органовъ правительства возстаеть на другой, но въдь это уже полная дезорганизація, полное разложеніе власти. Распустить Думу они боятся: народъ можеть отвётить явнымъ возстаніемъ. И ради корысти эти люди ведуть насъ къ разгрому. Но если нътъ у васъ совъсти, итъ патріотизма, такъ поймите, что подымется физическая сила. Когда, подъ вліяніемъ фактовъ, вы скажете: «Пора уходить!» тогда будеть уже поздно.

Оратору отвъчали бурными аплодисментами.

Г. Родичева смѣняеть г. Левинъ.

Въ горячей, страстной рѣчи говорить онъ о рецидивѣ варварства.

— Погромы были и раньше, но они носили другой характеръ. То было въ эпоху инквизиціи, когда все устранвалось во имя Бога... Исторія говорить, что великіе инквизиторы не столько радѣли о заблудшихъ душахъ, сколько руководствовались возможностью конфисковать имущества въ свою пользу. Теперь происходить то же самое. Тогда говорили: «Ты противъ Бога,—иди на костеръ». Теперь говорять другое: «Ты противъ режима, ты противъ боговъ, носящихъ эполеты,—иди на костеръ». (Бурные аплодисменты). Раньше все это дѣлалось грандіозно, во имя Бога воздвигались костры; теперь это дѣлается тайкомъ, на чердакахъ, въ закоулкахъ. Тотъ богъ, во имя котораго это дѣлается, происхожденія темнаго, мрачнаго, онъ не выноситъ свѣта. (Рукоплесканія).

Ораторъ говорить о безысходномъ, тяжеломъ положеніи еврейскаго народа, который уже потеряль даже способность плакать.

Во имя общихъ интересовъ онъ призываетъ всъхъ бороться

противъ погромной агитаціи.

Послё того, какъ рядъ ораторовъ, выступившихъ, такъ сказать, въ первую очередь, освётили вопросъ, пренія стали расилываться. Какъ-то само собой случилось, что ораторы расширили рамки вопроса и, обсуждая бёлостокскія событія, приводили въ видѣ иллюстраціи воспоминанія о погромахъ въ Томскѣ, Одессѣ, Черниговѣ и т. д.

Послѣ такой страшной полосы погромовъ, которую перенесла Россія непосредственно за объявленіемъ гражданской свободы, почти не было города, который не далъ бы своему представителю матеріала для характеристики погромной политики.

Говориль длинный рядь ораторовь. Отмътимъ наиболъе яркіе

моменты.

Ксендзъ Сангайло выражалъ глубокое сочувствіе жертвамъ погрома. Онъ предлагаеть обратиться къ помощи предсъдателя Думы и довести до Верховной власти правду объ этомъ ужасномъ дълъ.

Вповь прибывшій изъ Сибири депутать г. Макушинь говорить объ ужасахъ погрома въ Томскъ. Тъ же черты провокаціи и

пронаганды, какъ и въ другихъ городахъ.

То же было и въ Черниговѣ, по словамъ депутата Шрага. Онъ довольно подробно останавливается на черносотенной агитаціи, которую открыто и безнаказанно ведутъ мѣстныя «Губернскія Вѣдомости». Но ораторъ вѣрптъ, что этимъ ужасамъ

скоро наступить конець, народъ начинаеть уже проявлять нетеривніе.

Затёмъ слово предоставляется г. Стаховичу. Намъ пришлось прочесть въ одной газете, что г. Стаховичъ мечется въ пространстве между гр. Гейденомъ и Ерогинымъ. После речи г. Стаховича по поводу белостокскаго погрома ни для кого не составить особаго труда определить, къ которому изъ этихъ двухъ полюсовъ опъ ближе. Г. Стаховичъ выступилъ, по выраженію г. Кокошкина, «адвокатомъ министерскихъ скамей»,—задача въ высшей степени трудная и неблагодарная, и г. Стаховичу следовало бы считаться съ трудностями этой задачи.

Можно было бы ожидать, что онъ станеть опровергать факты, сообщенные слёдственной комиссіей, противопоставлять имъ другіе, группировать доказательства. Но иёть—ни фактовъ, ни доказательствъ не оказалось въ распоряжени г. Стаховича, а только, такъ сказать, одно нутро и общія разглагольствованія на тему о любви къ отечеству и о народной гордости. На всё

факты г. Стаховичь отвъчаеть очень просто:

— Не върю я въ участіе правительства въ организаціи погромовъ.

Это основной мотивъ. Что же касается доводовъ, то ихъ

пемного, и они носятъ характеръ предположеній.

— Зачёмъ было правительству устранвать погромы? Послё погромовъ биржа заволновалась, цённости упали, пошли непріятности, дипломатическія осложпенія... Зачёмъ это правительству? Это вёдь для него чистая бёда. Нельзя же правительству отказывать даже въ чувствё самосохраненія!

Докладъ следственной комиссіи г. Стаховичь находить со-

вершенно неудачнымъ.

— Онъ окрашень субъективнымъ чувствомъ изслъдователей. Собраны и выяснены показанія только одной стороны. Правительство уже впередъ осуждено, еще до разслъдованія. Такъ бываеть съ людьми, пользующимися дурной славой: гдъ бы ни совершилось преступленіе,—на нихъ падаетъ подозрѣніе. Собранныя данныя слишкомъ односторонни и преувеличены. Сама комиссія въ своемъ докладѣ заявляетъ, что пока не снято военное положеніе, немыслимо правильное освѣщеніе вопроса, а между тъмъ, комиссія выносить суровый приговоръ и поспѣшно валитъ на голову правительства тяжкія обвиненія. Комиссія не указываетъ руководителей погрома; напротивъ, она отвѣчаетъ, что

организатора погрома, пристава Шереметова, не было въ городъ во время погрома. Какая же должна была быть точность диспозиціи и какъ велика должна была быть степень организованности, если погромщики могли дъйствовать безъ руководителей?

Ораторъ полагаетъ, что погромъ относится къ числу такихъ

явленій, которыя и изследовать-то нельзя.

— Это явленіе стихійное, — взрывъ силь, неопредёленныхъ, неисчисленныхъ, — это изверженіе вулкана. Только исторія сумѣетъ опредёлить причины явленій, а не современники, волнусмые чувствомъ негодованія и возмущенія. Мы какъ разъ переживаемъ время стихійныхъ вспышекъ. То, что въ обыкновеннос время разрѣшается ссорами, спорами и судбищами, то въ наше время вызываетъ погромы, мятежи и насилія.

Затъмъ, повидимому, ръшивъ, что онъ въ достаточной мъръ опровергъ всъ заключенія комиссіи, ораторъ переходитъ къ

патетической части ръчи.

— Гг., я увъренъ, что ни потрясенія и пикакія другія песчастія не оставять такого ужаснаго слъда, какъ униженіе русской государственной власти. Ее сдълали постылой.

Ораторъ продолжаеть въ томъ же духѣ, съ большою легкостью

отождествияя русскую власть съ русскимъ народомъ.

— Когда говорять, что быть русскимь стыдно, то я понимаю, если это исходить оть пострадавшихь, но я не понимаю тёхь великороссовь, которые этому аплодирують. Туть невольно поникнешь головой. Къ чему туть хлопать въ ладоши, когда ясно, что это унижение того, что есть самаго дорогого у насъ, унижение русской государственной власти.

— Наша задача умиротворить страну, —продолжаеть ораторъ, —и, преслъдуя эту задачу, мы не должны дълать того, что предлагаеть дълать докладъ. Мы не въ правъ произнести безъ доказательствъ обвиненія многимъ людямъ, самоотверженная дъятельность которыхъ проходила черезъ тяжкія испытанія.

Ораторъ вспоминаетъ о рядъ покушеній на чиновъ полицін,

казаковъ и солдатъ.

— Поймите, что туть могло быть возмущение, которое, конечно, нельзя оправдать, а можно судить, но развъ можемъ мы уже теперь объявить всенародно, что гражданская и военная власть не только бездъйствовала, но даже содъйствовала погрому.

Ораторъ переходить къ участію солдать въ погромв. Оговорка, что не армія принимала участіе въ погромв, а отдёль-

ные солдаты, его не удовлетворяеть—все равно тѣнь ложится на всю армію. Дума не можеть санкціонировать позора и без-

честія, — это заключительная мысль оратора.

Эта рѣчь произвела впечатлѣніе. Г. Стаховичу возражаеть цѣлый рядь ораторовь. Слово предоставляется докладчику слѣдственной комиссін г. Токарскому. Ораторъ замѣчаеть, что г. Стаховичь не уясниль себѣ задачи. Пикакого судебнаго процесса Государственная Дума не ведеть и вести не можеть, но она должна установить характеръ явленій.

— Что же, замалчивать факты?! Вёдь установлено, что губернаторъ покинуль городъ во время погрома, вёдь доказано, что люди были ранены штыковыми ударами и убиты солдатскими нулями, и я скажу, не трогая русскаго солдата, оберегая его честь, что если солдать дёйствуеть не по-солдатски, не исполняеть своего долга, то это не солдать, а преступникъ.

Затёмъ говорить Джанаридзе отъ имени соціаль-демократической фракціи. Фракція предлагаеть формулу перехода къ очереднымъ дёламъ, сущность которой сводится къ указанію необходимости для народа взять дёло въ свои руки, а органамъ само-управленія оказать въ этомъ дёлё содёйствіе.

Наиболъ̀е сильную отповъдь г. Стаховичу пришлось выслушать отъ г. Кокошкина. Оратора прямо изумляетъ указаніе г. Стаховича на то, что правительство не стало бы предпринимать дъйствій, направленныхъ къ колебанію принципа власти.

— Гдѣ находился г. Стаховичь вь послѣдніе два мѣсяца, что онь выдвигаеть такіе доводы? Вѣдь правительство дѣлало рѣшительно все, чтобы подорвать свой авторитеть. Взять хотя бы только разсылку пресловутой деклараціи, которая вызвала

революціонное движеніе даже тамъ, гдѣ его не было.

Затъмъ г. Кокошкинъ говоритъ, что, вопреки заявленію г. Стаховича, въ распоряженіи Думы имѣются показанія и другой стороны: это правительственное сообщеніе, то самое сообщеніе, которое не рѣшилось воспроизвести даже офиціальнаго разслѣдованія, произведеннаго камеръ-юнкеромъ Фришемъ. Это сообщеніе производить на оратора впечатлѣніе разсказа свидътеля, который путается въ своихъ показаніяхъ, словно самъбонтся, чтобы не нопасть на скамью подсудимыхъ.

— Г. Стаховичь воспользовался заявленіемъ комиссіи, что безь сиятія военнаго положенія невозможно полное ислѣдованіе. Но вѣдь мысль комиссіи ясна: свидѣтели, сообщившіе извѣстпые

факты, если бы не боядись отвътственности, конечно, не измънили бы своихъ показаній, а дополнили бы ихъ. Г. Стаховичъ сравниваетъ погромъ съ изверженіемъ вулкана, и хотълъ бы все скрыть въ дыму этого вулкана, но, продолжая его сравненіе, можно замътить, что существуютъ аппараты, опредъляющіе за много сотенъ верстъ колебанія почвы. Эти аппараты находятся въ департаментахъ полиціи и въ отдъленіяхъ губерискихъ канцелярій... (Взрывъ аплодисментновъ).

— Навѣрно, тотъ чиновникъ,—продолжаетъ г. Кокошкинъ, который говорилъ, что можно устроить погромъ и на 10 человѣкъ, и на 10 тысячъ, очень благодушно смѣется надъ депута-

томъ Стаховичемъ и его вулканическими сравненіями.

Затымь ораторы переходить кы критикы послыдней части рычи г. Стаховича.

— Я знаю эту теорію замалчиванія, —многія корпораціи руководствуются ею, не рѣшаясь исключить опозорившаго корпорацію члена, но этоть путь замалчиванія ведеть къ безславію и позору. Еще во времена великаго нашего сатирика Гоголя говорили: есть раны, которыхь не надо трогать, а надо скрывать. Благодаря такой теоріи, масса преступленій остаются пеобнаруженными. Но мы должны бороться противь этой теоріи всѣми сплами. Намъ говорять: униженіе государственной власти. Но къ власти мы въ правѣ предъявлять и извѣстныя правственныя требованія—есть правственный уровень, ниже котораго ни одно правительство не можеть опускаться. Но наше правительство опустилось ниже этого уровня. (Снова долго несмолкаемые аплодисменты).

Ораторъ энергично протестуетъ противъ отождествленія министерства съ государственной властью. Онъ напоминаетъ г. Стаховичу, что Государственная Дума—часть государственной власти.

— И она не хочеть брать на себя чужого позора!—восклицаеть ораторъ. ( $Kpu\acute{\kappa}^{\circ}\iota$ : «Хорошо! Браво, браво!»).

Докладъ комиссін долженъ быть принять, по мнѣнію оратора, именно въ интересахъ нашего паціональнаго самолюбія. Въ заключеніе г. Кокошкинъ предлагаетъ формулу перехода къ очереднымъ дѣламъ, сущность которой сводится къ воспроизведенію выводовъ доклада слѣдственной комиссіи.

Послѣ г. Кокошкина говорило нѣсколько ораторовъ. Заслуживаетъ быть отмѣченною рѣчь г. Способнаго. Онъ беретъ на себя

роль безпристрастнаго изслъдователя, говорить о необходимости сближенія между русскимь и еврейскимь населеніемь. Онь даже готовь протянуть руку депутату Левину...

Г. Способный и бывшій раввинь Левинь, протягивающіе другь

другу руки!.. Картина, действительно, умилительная.

Но, какъ безпристрастный паблюдатель, г. Способный считаеть нужнымъ предупредить евреевъ, что ихъ, быть-можетъ, ждетъ Крестовый походъ. Въ этомъ виновато не все еврейство, а еврейская молодежь, зараженная апархизмомъ. Но г. Способный утъ-шаетъ, что анархизмъ такая болъзнь, которая къ двадцати годамъ обыкновенно проходитъ, и г. Способный въритъ въ возможность мирнаго сожительства русскихъ и евреевъ. Въ заключение опъ даже считаетъ нужнымъ ополчиться на правительство за его близорукую политику раздъленія, отсутствія политическихъ идеаловъ и т. п.

Такимъ образомъ, вопросъ былъ освъщенъ всесторонне и слъва, и справа.

Дальнъйшее обсуждение вопроса было на время прервано.

Надвинулись новыя событія, которыя отвлекли и всецёло поглотили вниманіе Думы. Правительство выпустило свое преслотое сообщеніе по аграрному вопросу, которое всколыхнуло Думу и заставило ее приступить къ выработкъ отвъта на сообщеніе, отвъта рокового для жизни Думы.

Повыя событія такъ захватили Думу, что она нескоро могла вер-

нуться къ продолженію преній о білостокскомъ погромі.

Перерывъ преній продолжался болье неділи, а неділя въ наше бурное время-большой срокъ, и продолжение прений явилось бы, такъ сказать, анахронизмомъ. Дума поняла это и приняла ръшение прекратить пренія и заняться обсужденіемъ формулы перехода къ очереднымъ дъламъ. Были предложены двъ основныхъ формулы: г. Джапаридзе оть с.-д. фракціи и г. Кокошкинымъ отъ партіп к.-д. Формула г. Джапаридзе предлагала Думъ «призвать населеніе взять охрану своей жизни и пмущества въ свои руки и предложить органамъ самоправленія и другимъ общественнымъ учрежденіямъ оказать населенію въ этомъ дёлё самообороны полное содъйствіе». Эта формула отвергнута подавляющимъ большинствомъ. Осталась формула Кокошкина. Формула г. Кокошкина констатируеть, что разгромъ мириаго еврейскаго населенія въ Білостокі быль вызвань и поддерживался не враждой христіанскаго населенія къ евреямъ, а исключительно непланом фриыми действіями власти, что ответственность за действія эти должна

лечь не на одиб мъстныя власти, но, главнымъ образомъ, на центральное правительство. Далъе формула отмъчаетъ правительственную пропаганду, замалчивание истины въ извъстномъ правительственственномъ сообщении и говоритъ, что правительство, сознающее свое безсиліе въ борьбъ съ революціей, стремится къ подавленію ея посредствомъ устрашающихъ экспедицій, направленныхъ противъ мирныхъ гражданъ. Исходъ изъ создавшагося «безпримърнаго въ исторіи культурныхъ странъ положенія» формула видить въ преданіи суду всъхъ отвътственныхъ лицъ и немедлен-

ной отставкъ министерства.

Интересной представляется поправка, внесенная г. Бондаревымь отъ имени трудовой группы. Поправка распадается па три части. Сущность ея заключается въ болье широкомъ обобщении бълостокскаго погрома. Она говорить, что путемъ организаціи пропаганды правительство борется не только противъ евреевъ и другихъ инородцевъ, но и противъ интеллигенціи и всёхъ борцовъ за освобождение родины. Эта часть поправки принята. Вторая часть гласить: «Правительство держить все населеніе Россіп въ напряженномъ страхѣ и не даеть ему возможности предаваться мирному труду. Въ виду этого, при сохранении нынашинго безотватственнаго министерства страна быстро пойдетъ по пути ужасающей анархіи, повсемфстпыхъ возстацій, взрывовъ отчаянія приниженнаго народа и общаго разоренія страны». Эта часть тоже принята. Третья часть предупреждаеть, что если министерство попрежнему будеть продолжать держать власть въ своихъ рукахъ, Дума будетъ принуждена поставить извъстность население о необходимости взять въ свои руки защиту личности, имущества и жизни. Эта часть была отвергнута.

Вопросъ, такимъ образомъ, былъ ръшенъ.

Но Дума предполагала, что ей придется къ нему вновь вернуться. Дёло въ томъ, что въ концё послёдняго засёданія предсёдательствовавшій кн. Долгоруковъ довель до свёдёнія Думы, что г. министръ внутреннихъ дёлъ готовъ дать объясненія на запросъ о бёлостокскомъ погромё.

Это было въ пятницу, 7-го іюля. А на следующій день, 8-го,

Дума была распущена...

Страшный вопрось такъ и остался безъ отвъта со стороны министерства, и былъ похороненъ вмъстъ съ Думой, которая посвятила его освъщению столько труда и времени.

## XII.

## Законопроектъ о свободѣ собраній. Выступленіе соціалъ-демократической фракціи.

Общимъ преніямъ по поводу законопроскта о свободѣ собраній Дума посвятила нѣсколько засѣданій.

Законопроекть этоть быль выработань и впесень партіей «пародной свободы».

На плечахъ этой партіи въ первой Государственной Думъ лежала вся подготовительная, сложная работа, служившая ма-теріаломъ для критики слъва и справа.

Вступительная рѣчь докладчика по внесенному вопросу проф. Шершеневича знакомить съ основными чертами внесеннаго за-

конопроекта.

Проекть становится целикомь на точку зренія французскаго законодательства и совершенно отказывается оть системы предварительнаго разръшенія. Дъло ограничивается однимъ только заявленіемъ. Й то такія заявленія нужны лишь для собраній публичныхъ, т.-е. собраній, не обусловливаемыхъ личными приглашеніями, затъмь для собраній, на которыхь обсуждаются вопросы государственнаго и общественнаго характера, и, наконецъ, для собраній, которыя происходять въ самомъ городъ или пятиверстномъ отъ него разстояніи. Проекть отказывается даже оть системы заявленій для собраній, происходящихъ за предълами города, такъ какъ если могутъ существовать какіялибо опасенія, что собранія публичныя подъ открытымъ небомъ могуть стъснить уличное движение и создать какое-либо неудобство для части населенія, то за предълами города такихъ неудобствъ, во всякомъ случав, не можетъ быть. Что касается другихъ условій для открытія собраній, то они доведены до минимума въ смыслѣ стѣсненія. Прежде всего проектъ касается вопроса о мъстъ собраній. Собранія не должны происходить тамъ, гдъ они препятствують общественному движенію напр., на улицахъ и площадяхъ, но только въ томъ случав, если это собраніе является действительно такимъ препятствіемъ. Безусловно запрещаются собранія на полотив жельзной дороги. Есть еще одно мъстное ограничение. Запрещаются собрания на разстояніи одной версты въ окружности отъ м'єста зас'єданій Государственной Думы или дъйствительнаго пребыванія Государя Ймператора. Въ этомъ случав законопроекть считается

съ возможностью давленія на самоопредѣленіе Думы со стороны близко находящагося собранія. Подобное ограниченіе существуеть и въ англійскомъ законодательствѣ. Проекть совершенно не допускаетъ стѣсненій въ отношеніи времени. Во Франціи существуетъ ограниченіе времени собраній 11-ю часами вечера. Установленіе такого срока проектъ находить неудобнымъ, такъ какъ иѣкоторые классы населенія, напримѣръ, рабочіе поздно освобождаются отъ своихъ занятій. Никакихъ стѣсненій въ отношеніи возраста въ проектѣ иѣтъ. Въ собраніе допускаются и несовершеннолѣтніе. Въ вопросѣ о наблюденіи за собраніями существують двѣ системы: надзоръ администраціи явный и тайный. Проектъ стоить за первую систему.

Администраціи предоставляется, но это, конечно, необязательно, посылать на собрание уполномоченное лицо, которое непременно должно быть въ присвоенной ему форме для того, чтобы каждый изъ участниковъ собранія зналь, съ къмъ имъстъ дъло. Я попимаю, что со стороны членовъ Думы можетъ возникнуть вопросъ: чемъ гарантируются вырабатываемыя нами правила. Мы предоставляемъ администраціи право надзора, а какой падзоръ будеть за сомой администраціей. Всякая попытка установить такой надзоръ представляется совершенно невозможной. Была мысль приложить къ этому закону о свободъ собраній судебную гарантію, но составители проекта принуждены отказаться. Центръ тяжести въ томъ мъстъ, около котораго мы всъ здъсь, въ Думъ, постоянно вертимся, а именно, -въ высшей администраціи. Какой бы закопъ мы ни изобрѣли, какой бы лучшій образець мы ни переняли, онъ должень неизбъжно зачахнуть въ атмосферъ административнаго произвола, который будеть господствовать до техь поръ, пока не будеть сдвинуть главный камень, лежащій на пути.

Только сміна министерства, только министерство, пользующееся довіріємь Думы, можеть обезпечить судьбу этого закона, какъ и вообще всякаго другого закона,—таковъ естественный выводь, къ которому приходить г. Шершеневичь.

Общій очеркь, сділанный г. Шершеневичемь, быль дополнень ціньмь замічаніемь г. Ледницкаго, который указаль на необходимость сділать особую оговорку о свободі національнаго языка въ собраніяхъ.

Затъмъ слово предоставляется г. Джапаридзе, представителю соціаль-демократической парламентской фракціи.

Эта фракція къ тому времени только что еще усибла образоваться.

Она насчитывала всего 16 человъкъ.

Въ составъ фракціи вошли нѣкоторые члены трудовой группы— Михайличенко, Савельевъ и друг. и представители Кавказа— Жорданія, Рамишвили, Гамартели и друг. Вновь образовавшаяся фракція, такъ сказать, формально заявила о своемъ существованіи и включеніи въ семью парламентскихъ группъ. Этого вступленія ждали, и сама фракція придавала ему большое значеніе. Она заготовила декларацію, въ которой излагаеть свое политическое credo.

Высказывались опасенія, что предсёдатель Думы не допустить оглашенія этой деклараціи. Опасенія оказались совершенно напрасными,—никто этому оглашенію деклараціи не помёшаль, опа была прочитана цёликомъ... и не пронзвела сколько-пибудь значительнаго впечатлёнія. Дума не проявила ни особаго интереса, пи особаго впиманія къ новому парламентскому собрату, который своимъ появленіемъ не оказаль сколько-нибудь серьезнаго вліянія на соотношеніе парламентскихъ силь. Быть-можеть, впослёдствій это вліяніе и сказалось бы, по безпристрастный наблюдатель долженъ констатировать незначительность впечатлёнія, произведеннаго первымъ выступленіемъ повой фракцій.

Россійская соціаль-демократическая рабочая партія не получила въ первомъ русскомъ парламентъ представительства, соотвътствующаго ея дъйствительной силъ и значенію.

Поводомъ для выступленія фракціп послужиль законопроекть о свободѣ собраній, внесенный партіей «пародной свободы».

Объявленіе своей деклараціи фракція возложила на г. Джапаридзе.

Въ этой деклараціи не было ничего новаго. Она, въ сухомъ перечнѣ, повторяєть требованіе соціаль-демократической нартіи: объ учредительномъ собраніи, о нереходѣ всей власти къ народу, 8-часовомъ рабочемъ днѣ, замѣпѣ арміи милиціей и т. д. Декларація отмѣчаєть отношеніе къ Думѣ фракціи: на Думу фракція смотрить, какъ на этапъ но пути къ учредительному собранію и собираєтся обратить Думу въ органь общенароднаго движенія, пробуждающаго въ массахъ жажду борьбы.

Предсъдатель, князь Долгоруковъ, останавливаетъ оратора и напоминаетъ, что вопросъ пдетъ о свободъ собраній.

- Просимъ продолжать! протестуетъ лъвая.

— Тише, тише!— поддерживають предсъдателя правая и

центръ.

Ораторъ, наконецъ, переходитъ къ критикъ внесеннаго законопроекта. Онъ ограничивается пемногими замъчаніями: рабочему люду нужны улицы и площади, и онъ не должны быть закрыты для собраній. Ораторъ полагаеть, что весь законъ о свободъ собраній долженъ состоять только изъ двухъ параграфовъ: первый устанавливаеть эту свободу, второй устанавливаеть наказанія для администраціи за нарушеніе этой свободы.

- Собираться могуть всь, всегда и вездъ.

Къ такой лаконической формулъ долженъ сводиться законъ, по

мивнію представителя соціаль-демократической партін.

Г-на Джанаридзе поддерживаеть г. Брамсонь, который отмъчаеть двойственность внесеннаго законопроекта, старающагося согласовать интересы свободы съ интересами полицейскаго порядка. Онъ ссылается на примъръ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, гдъ къ собраніямъ предъявляется лишь одно требованіе—отсутствіе оружія.

Г. Брамсона смъняеть г. Рамишвили.

Намъ еще не приходилось останавливаться на характеристикъ этого оратора, являющагося однимъ изъ самыхъ видныхъ представителей соціалъ-демократической фракціи. Это уже далеко не молодой человъкъ, ярко выраженнаго восточнаго типа, съ черной бородой, густо покрывающей щеки съ сильно посъдъвшей головой и живыми, симпатичными глазами. Въ небольшой фигуръ инчего ръзкаго и хищнаго. Онъ говоритъ съ большой экспрессіей и съ сильнымъ акцентомъ. Первое впечатлъніе нъсколько комическое, но если вслушаться, то эта пъвучая ръчь, эти выкрики, въ которыхъ вложено столько души и страданія, перестаютъ казаться смъщными:

- Г. Рамишвили сопоставляетъ въ своей ръчи двъ Россіи—Россію господствующую, офиціальную, вооруженную, и Россію трудовую, гонимую, подневольную. Одна пользуется всъми правами,—другая лишена ихъ.
- Первая Россія предоставила второй только одно право: трудиться и кормить высшую, офиціальную, полицейскую Россію.

Государственная Россія въ гробъ заколотила весь русскій на-

родъ.

— Она стопть противъ народнаго пробужденія со своими нагайками, штыками и временными правилами.

— Въ то время, когда господствующіе классы, каппталисты, пом'єщики, священники и бфрократія собираются совершенно свободно, создаются запрещенія только для крестьянь и рабочихь. Запрещають собираться крестьянамъ и рабочимъ потому, что стонъ крестьянина, с'євтеля и хранителя русской земли, принимають за бунтъ.

Внесенный законопроекть совершенно его не удовлетворяеть, такъ какъ въ немъ сквозить недовърје къ народнымъ массамъ. Ихъ

надо, по выраженію оратора, --- «подпустить поближе».

— Господа составители проекта!—съ большой экспрессіей восклицаеть г. Рамишвили.—Когда васъ здёсь рёзать будуть, отъ

кого будете ждать спасенія, какъ не отъ народа?..

Если бы предсёдательствоваль г. Муромцевь, то онь навёрно бы остановиль оратора и поучаль бы его, что Государственную Думу рёзать нельзя. Но кн. Долгоруковь, по благодушію своему, промолчаль. Однако, нёсколько минуть спустя, онь поправиль оратора, когда тоть, вмёсто министерства, сказаль правительство:

— Дума тоже часть правительства.

Но г. Рамишвили протестуеть.

— Я не часть правительства, которое устраиваеть погромы...

Смъхъ и аплодисменты.

Ораторъ говорить о безсиліп своей фракціи:

— Мы слабы здёсь, у насъ нёть приличнаго общественнаго воспитанія (сміжжь), по за насъ народь. Мы знаемъ, что безъ возстанія и возмущенія гарантій не будеть...

Его смёняють представители той же фракціи, гг. Ершовь и Бусловъ. Опи дёлають нёкоторыя частичныя замёчанія къ законопроекту, находя его совершенно неудовдетворительнымъ.

На заявленіе представителей соціаль-демократической фракціи отвъчаеть гр. Гейдень. На долю стараго графа вынала исключительная и трудная роль въ нашемъ парламентъ. Онъ, въ сущности, одинъ олицетворяеть собой серьезную и честную опнозицію радикальнымъ теченіямъ въ Думъ. Можно съ нимъ не соглашаться, но нельзя ему отказать въ послъдовательности, искренности и честности, и—часто—въ остроуміи. Если бы не та форма, въ которую онъ облекаеть свои реплики, не этотъ нъсколько брюзжащій, но, въ сущности, добродушный старческій тонъ, лъвая не простила бы ему многихъ вылазокъ по ея адресу и реагировала бы на нихъ не такъ мягко. Убъжденный конституціоналисть, старый графъ стоить за правовое государство. Соціалистическаго государства онъ не хочеть: въ такомъ государствъ «только

пролетаріать имбеть право жить и дышать», а онь стоить на «старо-буржувзной» точкі зрінія и смість думать, что и другимь— не пролетаріямь— надо нозволить дышать воздухомь». (Смітохо). Онь говорить, что «культура создается не только людьми физическаго труда, а діятелями ума». Онь приглашаеть представителей лівой «оставить лексиконь митинговыхь выраженій». Онь стоить за полицію, не за «теперешнюю, конечно,— беззаконную и безотвітственную», а за пеобходимость нолиціи вообще. Онь пе хочеть послушаться совіта г. Рамишвили относительно необходимости «общенія сь народомь» и «подпусканія его поближе».

— Общенія могуть быть разныя,—пропизируєть графъ,—и черносотенное бываеть общеніе. Не одни пролетарін могуть соединяться, но и другіе благодітели... (Смюхъ). І я такого общенія не желаю:

Переходя къ серьезному тону, гр. Гейденъ нолагаетъ, что волна должна итти сверху, а не снизу.

--- Вотъ оно что!--пронически замъчаютъ слъва.

Онъ находить, что регламентація собраній необходима, и что въ общемъ внесенный законопроекть представляется удовлетворительнымъ

Затёмъ слово предоставляется проф. Гредескулу. Гредескуль большой дипломать. Впрочемъ, необходимо замётить, что его дипломатія проистекаеть не оть лукаваго ума, а оть чистаго сердца: въ немъ много чуткости и широкой гуманной терпимости. Онъ привётствуетъ образованіе соціалъ-демократической фракціи въ парламентъ и радъ этому образованію.

Когда г. Гредескуль говорить, что онь радь, этому можно въ-

рить: это очень пскренній человъкъ.

По критика, къ которой прибъгла эта фракція, совершенно не удовлетворяеть оратора. Онъ подходить къ своей основной мысли съ оригинальной точки зрънія: онъ критикуеть заявленіе представителей соціаль-демократической фракціи съ точки зрънія задачь самой же соціаль-демократіи и приходить къ выводу, что сдъланное заявленіе этимь задачамь совершенно пе соотвътствуеть.

Йредставители соціаль-демократической фракціи хотять выбросить за борть всякую регламентацію, а между тімь, именно соціаль-демократія и стоить за широкое урегулированіе общественной жизни. Представители соціаль-демократической фракціи развивають въ данномъ случав анархическую точку зрвнія. Анархизмъ — очень почтенное ученіе, но это не соціаль-демократія.

Пельзя вообще подходить къ вносимымъ законопроектамъ съ

точки зрвнія революціонной эпохи.

— Я думаю, что еще не рѣшенъ вопросъ, кто создасть новый строй: паши-ли законодательныя попытки или революція,—замѣчаеть ораторъ.—Но все же законъ надо создать въ расчетѣ на обыкновенныя государственныя условія, а не на революціонную эпоху.

Затѣмъ ораторъ подвергаетъ всестороннему детальному анализу внесенный законопроектъ, находя его вообще удовлетворительнымъ.

Послъ перерыва говорили снова представители Говорили гг. Куриленко, Чурюковъ, Савельевъ, Ма-Ихъ рфии носять одинъ общій отпечатокь: эти простые люди чувствують и сознають великія услуги, которыя оказаль пролетаріать освободительному движенію. Они на своей спинъ въ большей степени, чъмъ кто-либо другой, испытали всю тягость ограниченія свободы собраній, знають, во что обращались эти ограниченія въ рукахъ администраціи, и потому критически и подозрительно относятся къ «кадетскому» законопроекту. Пмъ все кажется, что онь слишкомъ отдаеть полицейскимъ душкомъ. «Кадеты» ихъ утѣщають, что вѣдь будеть другая полиція, другое министерство, что, говоря словами профессора Шершеневича, «Карвагенъ будеть, наконецъ, разрушенъ», но этому они не очень върять и думають, что лучше въ самомъ законъ яснъе написать. У нихъ нъть достаточно знаній и образованія, чтобы подвергнуть научной критикъ внесенный законопроекть, по они чувствують, что это не то, чего они ожидали. Воть почему намъ кажется лишеннымъ чуткости рёзкое замёчаніе, которое себё позволиль профессорь Петражицкій, заявивь, что представители соціаль-демократической фракціи «критикують только для процесса критики, для оказательства діваго направленія независимо оть здраваго смысла». Г. Петражицкій не хочеть считаться съ тёмь, была-ли у этихь людей возможность подготовиться къ серьезной юридической критикъ. Эти люди иногда просто не умфють формулировать свою мысль, и если подчась и прибъгають къ пепарламентскимъ выраженіямъ, то только потому, что у нихъ нъть другихъ въ запасъ.

Эти люди критиковали вопросъ, по удачному выраженію г. Маслова, пе съ точки зрѣнія тѣхъ, которые пишуть законы, а—

тёхь, для которыхь иншуть законы, а съ такой критикой необходимо считаться.

Переходя къ изложенію дальнѣйшихъ преній по вопросу о свободѣ собраній, необходимо прежде всего отмѣтить рѣчь проф. М. Ковалевскаго.

Соціаль-демократическая фракція, неожиданно для себя п для Думы, встрътила въ лицъ почтеннаго профессора по вопросу о свободъ собраній спльнаго и надежнаго союзпика. Тъ недостатки внесеннаго законопроекта, которые представители соціальдемократической фракціи нам'тили в фрнымъ чутьемъ, М. Ковалевскій освітить съ точки зрінія европейской науки и конституціонной практики. Онъ находить, что этоть законопроекть является сколкомъ съ французскаго закона, стоящаго на полицейской точкъ зрънія и проникнутаго идеей оцеки. Только англоамериканская практика стопть, по мивнію оратора, на правовой точкъ зрънія. Англія не знаеть даже особаго закона о свободъ собраній. Право собраній слагается изъ свободы передвиженія и свободы слова. Предварительное извъщение полиціп является излишнимъ. Единственное право и обязанность полиціи-это охрапеніе собранія. До тіхть поръ, пока собраніе отъ словъ не перешло къ пасильственнымъ дъйствіямъ, представителямъ власти нечего дълать. Поэтому ораторъ находить внесенный законопроекть съ его подробной полицейской регламентаціей настолько несовершеннымъ, что высказывается даже противъ передачи его комиссію.

Крайняя лѣвая дружно аплодируеть лидеру партіи демократическихъ реформъ. «Кадеты» и правая молчатъ. Докладчикъ комиссіп профессоръ Шершеневичъ даетъ объясненія.

Гг. соціаль-демократы, встрѣтивъ поддержку, снова выступили на защиту своихъ позицій и подвергли «кадетскій» законопроектъ болѣе рѣзкой критикѣ.

Долго и длинио говориль г. Рамишвили, онъ словно читаеть какую-то безконечную молитву, нараспѣвъ и съ патетическими выкриками.

Онъ върить въ революцію и только въ революцію. Народь въ данный историческій моменть требуеть большей свободы и большаго демократизма, чъмъ ему предоставляеть внесенный законопроекть, и пойдеть дальше Западной Европы. Засимъ ораторь береть на себя миссію доказать, что соціаль-демократическая парламентская фракція вовсе не представляется одипокой и безсильной—у нея есть крыкія связи съ пролетаріатомъ различныхъ

городовъ Россін, и въ доказательство этого ораторъ читаетъ письма и телеграммы: отъ каспійскихъ моряковъ, отъ гражданъ г. Самарканда и изъ другихъ мъстъ.

— Они за насъ, — говорить ораторъ, — и пойдуть, когда мы

нозовемъ этоть народъ, а не вы.

Собраніе начинаеть терять тернініе. Раздаются голоса: «довольно», но г. Рамишвили читаеть длинную вереницу полученныхь имь заявленій. Вь тіхь містахь, гді вь заявленіяхь заходить річь объ учредительномь собранін, кн. Долгоруковь считаеть своей обязанностью остановить оратора. Ораторь ділаеть понытку протестовать, но затімь чтеніе продолжается. Послі этого г. Рамишвили принимается критиковать возраженіе гр. Гейдена.

— Снизу подымается пролетаріать, —поеть ораторъ. —Воть онъ идеть!.. Воть онъ наступаеть!.. Графъ, огляпитесь!.. Графъ,

посмотрите!..

Ораторъ такъ часто выкрикиваеть слово «графъ», что гр. Гейденъ считаеть нужнымъ подать реплику:

— Да я васъ слушаю! — замъчаеть старикъ подъ дружный

смъхъ и аплодисменты.

Наконець, г. Рамишвили кончиль. Его смѣняеть другой представитель Кавказа—г. Жорданія.

Онъ также выражаеть увъренность, что только народныя массы сумъють завоевать истинную свободу. Затъмъ на защиту внесеннаго

законопроекта поднимаются гг. Кокошкинъ и Винаверъ.

Г. Винаверъ замѣчаетъ, что если бы конституціонно-демократическая партія стала душить свободу, то она уничтожила бы подъ собою почву. Вѣдь это значило бы рубить сукъ, на которомъ сидишь. Вотъ почему ораторъ считаетъ совершенно неосновательными нападки лѣвой. Тѣмъ болѣе считаетъ онъ пеосновательной критику законопроекта, внесенную профессоромъ М. Ковалевскимъ. Профессоръ придалъ своимъ возраженіямъ видимость учености. Онъ является защитникомъ англійской системы, совершенно упустивъ изъ виду, что въ Англіи всѣ блага общежитія построены на обычномъ правѣ.

— A намъ некогда ждать. Желаетъ-ли г. Ковалевскій, чтобы мы вступили въ новый строй, осповываясь на обычномъ пашемъ

правъ?

И ораторъ приводить нѣсколько опытовъ изъ этой области обычнаго права:

— Нътъ, дайте намъ законъ,—приходитъ онъ къ выводу изъ этихъ опытовъ,—положительный, категорическій. Г. Винаверъ выражаеть увъренность, что одного общаго, декоративнаго принципа совершенно недостаточно для дъйствительной гарантіи свободы. Эту гарантію Дума создасть внесеннымъ законопроектомъ, который отнюдь не преслъдуетъ полицейской точки зрънія, а лишь старается, создавая свободу собраній, не нарушать

другихъ свободъ и считаться съ условіями общежитія.

Г. Винавера поддерживаеть г. Кокошкинь. Онъ умъло группируеть всв возраженія противь внесеннаго законопроекта. Онъ полагаеть, что они продпитованы подозрительностью тъхъ, кто бонтся: пъть-ли въ законопроектъ какого-пибудь подвоха. Ораторъ подвергаеть безпощадной критикъ замъчанія, сдъданныя профессоромъ Ковалевскимъ, который просто далъ невърную картину существующаго въ Англіи порядка вещей, который просто не дочиталь той книжки Дайси, которую онь цитироваль. Говоря о царящей въ Англін свободѣ собраній, профессоръ Ковалевскій совершенно забыль, что въ Англін существуеть понятіе о незаконномъ сборищъ, что противъ такихъ сборищъ принимаются не только карательныя міры, но и міры предупредптельныя въ административномъ порядкъ. Регламентація свободы собраній, по мижнію г. Кокошкина, является совершенно необходимою: уничтожить совершенно всякое усмотрение исполнительной власти невозможно. Его можно и должно только ограничить и свести до минимума. Полное устранение администрации невозможно.

Вёдь мы сами жалуемся па то, что въ нёкоторыхъ случаяхъ администрація не принимаеть необходимыхъ мёръ и проявляетъ бездёйствіе власти. Дёло не въ участіи администраціи, а въ самой ся организаціи и отвётственности передъ судомъ. Передача полиціп органамъ самоуправленія и строгая отвётственность администраціи передъ судомъ устранить на практике кажущіеся

недостатки внесеннаго законопроекта.

Затьмь слово предоставляется докладчику г. Шершеневичу, который дълаеть нъкоторыя дополнительныя замъчанія и объясненія.

Дума приняла рѣшеніе передать законопроекть въ особую комиссію. Общія пренія по законопроекту о свободѣ собраній были окончены.

Но и этоть законопроекть, прошедшій первую стадію обсужденія, не увидёль свёта Божьяго: роспускъ Думы похорониль его въ числё другихь законопроектовъ.

## XIII.

## Вопросъ о казачествъ.

Обсужденіе этого вопроса, столь остраго и жгучаго, было вызвано одинмъ запросомъ, внесеннымъ группой казацкихъ депутатовъ.

Запросъ касался незаконной мобилизаціи полковъ второй и третьей очереди и приміненія ихъ для внутренней полицейской службы.

Въ запросъ указывались слъдующія обстоятельства.

По стать 427-й пол. о казачыхы войскахы, мобилизація полковы можеть быть произведена Высочайщимы указомы, распубликованнымы черезы Правительствующій Сенать. Такого распубликованія Высочайшаго указа относительно полковы, призываемыхы для надобностей внутренней службы, не было сдёлано.

Помимо этого, были допущены следующія неправильности. Новыя правила относительно содъйствія войскъ гражданскимъ властямь устанавливають, что войска могуть призываться только въ случаяхъ крайней необходимости, и, во всякомъ случав, на войска нельзя возлагать какихъ бы то ни было полицейскихъ обязанностей. Между тъмъ, казачьи войска сплошь и рядомъ исполняють именно полицейскія функцін, содействують обыскамь и выемкамъ и очень часто находятся подъ командой даже не своихъ офицеровъ, а полицейскихъ чиновъ. Такимъ образомъ, при мобилизацін казачьихъ полковъ второй и третьей очереди не былъ соблюдень порядокь, требуемый закономь, сь одной стороны, а съ другой стороны-было явно незаконное использование этихъ полковъ для полицейской службы. На основании всего вышеизложеннаго запросъ быль формулированъ следующимъ образомъ: «На какомъ основаніи казачьи полки второй и третьей очереди призваны на службу безъ соотвътствующаго опубликованія Высочайшаго повельнія черезь Правительствующій Сепать и извъстно-ди г. военному министру, что казачьи части обращены на постоянную полицейскую службу, выражающуюся въ томъ, что казачьи части раздёляются на отдёльныя команды, производять обыски и аресты, что имъ поручаются часто экзекуціи? Какія міры приметь министерство къ роспуску неправильно мобилизованныхъ полковъ второй и третьей очереди?»

Нътоторые изъ депутатовъ, подписавшихъ запросъ, находили необходимымъ признать его срочнымъ.

Въ защиту срочности предложенія выступиль депутать обла-

сти войска Донского, г. Харламовъ.

На основаніи приговоровь, телеграммь и писемь, полученныхь имь оть донцовь, онь говорить о пробужденій вь казакахь гордаго духа свободы, заглушеннаго самодержавно-бюрократическимь гнетомь. Въ письмахъ говорится о несовмѣстимости несенія полицейской службы съ достоинствомъ воинскаго званія. «Рабочіе и крестьяне—наши братья,—пишуть съ Дона,—а правительство, не желающее удовлетворить требованія народа, мы не считаемъ народнымъ. Отказываемся служить интересамъ помѣщиковъ и богачей, выжимающихъ послѣдніе соки изъ народа».

Далъе ораторъ обращаеть внимание на экономическое положение

казаковъ, требующее распущенія ихъ на родину.

Но предложение признать запросъ срочнымъ было отвергнуто Думой, и для окончательнаго редактирования и мотивировки запросъ быль переданъ въ комиссию.

II только, когда комиссія представила свои мотивированныя заключенія, весь вопросъ во всемъ его цъломь быль подвергнуть

всестороннему освъщению.

Пренія разгор'єлись съ такой силой, приняли такой бурный и страстный характеръ, что всі остальные запросы дня были сняты съ очереди.

По запросу высказались почти всѣ представители областей, населенныхъ казаками. Говорили допцы, орепбуржды, кубанды, астраханды и кавказды. Это быль, по выраженію одного изъ депутатовъ, какой-то «казачій бенефисъ».

Начавшись съ общихъ замъчаній, пренія постепенно приняли характеръ страстнаго и сильнаго турнира, исполненнаго, по усло-

віямъ переживаемаго момента, особаго интереса.

Представители казаковъ разбились на два явно враждебныхъ дагеря. На одной сторонъ оказались интеллигенты и передовые станичные атаманы, а на другой—только три депутата, бывшіе казачы урядники, которые, нъсколько неожиданно, внесли въ пренія холодную черную струю «патріотизма».

Заслуживаеть быть отмёченнымь, какь и въ какомъ тонё говорили о казакахъ посланные ими въ Думу представители интеллигенціи. Это были не холодные обвинители, а люди, болёющіе душой «за тоть позоръ и проклятья, которые русскій народъ обрушиль на головы людей, родныхъ и близкихъ имъ по крови». Они вышли сами изъ казачыхъ рядовъ. Имъ дорога старая казацкая слава. Имъ дорогь и любъ образъ казака-воина, гордаго

своей силой и волей. Но, какъ честные люди, они предъ народнымъ представительствомъ, предъ лицомъ страны не хотятъ умолчать о тяжкихъ преступленіяхъ казачества, совершенныхъ надъ родиной.

— Не вините ихъ! — восклицаеть депутать Араканцевъ. — Они тоже жертвы. Они такъ же виноваты, какъ солдаты подъ командой Мина, Сиверса и Соллогуба. Не по своей волъ запимались онл позорнымъ ремесломъ братоубійства! (Аплодисменты).

— Соединимся же вмѣстѣ для общей борьбы противъ общаго врага! — заканчиваетъ представитель Донской области подъ громъ аплолисментовъ.

анлодисментовъ.

Другой представитель той же области, г. Крюковъ, въ пространной, обстоятельной рѣчи останавливается на описаніи тѣхъ условій, въ которыхъ живетъ и формируется современный казакъ, и на характеристикѣ той системы, которая путемъ безпощадной муштровки обращаетъ простыхъ рабочихъ людей въ какія-то машины. Заглушая всякую самодѣятельность, закрывая пути къ просвѣщенію, держа людей въ темнотѣ,—система эта превращаетъ ихъ въ звѣрей.

Ораторъ вспоминаетъ о прошломъ казачества, когда въ его ряды шли всё вольные и смёлые, всё, кто не хотёлъ мириться съ панской неволей, кривдой судовъ и насиліями чиновниковъ. Но пробуждается уже прежий вольный духъ казачества, и протесть противъ гнета растетъ въ его рядахъ съ каждымъ днемъ. Распущеніе казачыхъ полковъ является прямой необходимостью. Убогія казацкія хаты, тощая скотина, безпризорныя дёти ждутъ возврата своихъ кормильцевъ.

Ораторъ останавливается на секретныхъ циркулярахъ администраціи, въ которыхъ казаковъ старались убъдить, что «революціонеры поклядись сжечь ихъ станицы». Теперь этимъ циркулярамъ плохо стали върпть. Запросъ является неотложнымъ. Дума—единственный путь, черезъ который можетъ быть услышанъ истинный голосъ казаковъ.

— Повторенный бюрократическимъ эхомъ, этотъ голосъ можетъ превратиться въ голосъ безпредъльной преданности и готовности... вцъпиться въ глотку ближняго.

Оратору много аплодирують.

На канерт появляется П. Васильевь, представитель правой, бывшій казацкій урядникь. Онь протестуеть противь запроса о роспускт казачыхь полковь, находя, что такой запрось нарушаеть прерогативы Государя Императора.

— Меня, — говорить онь, — о роспускъ казаки не просиди. Они не ропщуть на службу, а только на крамолу. Они попросту миъ сказали: «Если вамъ придется въ Думъ говорить съ революціонерами, то скажите имъ, что они шутять опасную шутку. Поглумились, и довольно. А то всколыхнется тихій православный Допъ, — тогда плохо будеть.

Подъ смѣхъ и крики «довольно» г. Васильевъ покидаетъ ка-

еедру.

Слово предоставляется священнику Аванасьеву, тоже представителю области войска Донского. По поводу заявленія г. Васильева о. Аванасьевъ замъчаеть, что:

— Туть ужь пошель разговорь по части такъ-называемаго патріотизма.

Сибхъ. Но ораторъ знасть сму цену.

— Это не патріотизмъ, а патріотическое кликушество. Во имя этого патріотизма мы и войну съ Японіей затѣяли, которая привела къ Цусимѣ, Мукдену и неслыханному позору.

Ораторъ ссылается на письмо, полученное съ Дона, въ которомъ казаки просять довести до свъдънія Монарха, что они хотять

жить мирно съ ихъ братьями.

— II мы этого хотимъ—итти рука объ руку съ обновленной Россіей.

Аванасьева смёняеть Куркинь, донской урядникь. Онь раздёляеть миёніе Васильева и находить запрось излишнимь; хотя Высочайшаго повелёнія о мобилизаціи не было, но нельзя допускать мысли, чтобы она совершилась безъ вёдома Его Императорскаго Величества. Казаки это знають и будуть дожидаться, пока ихь будеть угодно распустить.

Третій урядникъ, Севастьяновъ, поддерживаетъ своихъ товарищей. На мобилизацію была воля Государя, и казаки не пойдутъ

домой и не оставять Его знамень.

— Какой это будеть казакь и гражданинь,—продолжаеть ораторь,—если онь никому не будеть подчиняться. Нельзя вырывать изъ-подъ знамень Государя Императора казаковь, когда по всей странѣ безпорядки, аграрные и другіе.

Туть ужь раздаются энергичные протесты. Шиканье и крики:

«Довольно!» «Позоръ!»

Затъмъ слово предоставляется Бородину, представителю уральскаго казачества. По его мивнію, появленіе такихъ представителей, какъ гг. Васильевъ и Куркинъ, объясняется вліяніемъ администраціи при выборахъ. Казаки усвоили идею конституціонализма.

Они говорили г. Бородину такъ, что вотъ русскій народь уже на возрастъ, и поэтому Отецъ-Царь передаетъ ему часть власти. Сначала у него были приказчики, а теперь дъти подросли. Ораторъ замъчаеть, что тумань дожнаго патріотизма уже начинаеть испаряться.

доказательство я приведу нёсколько выдержекъ изъ Въ писемъ, мною полученныхъ, какъ депутатомъ, изъ Пензы отъ 7-го Уральскаго полка: «Мы обращаемся къ вамъ, нашему избраннику, а черезъ васъ ко всей Государственной Думъ. Не забудьте, что мы, казаки, клялись передъ св. Евангеліемъ быть защитниками Царя и отечества и службу дёлать, а насъ, по приказанію полицейской власти, помимо нашего желанія, посылали обижать б'ёднаго мужика, который старается найти себъ хлъбъ, чтобы не умереть съ голода, а полицейская власть приказывала топтать и бить нагайками, а они, унося своихъ искальченныхъ братьевъ, посылали намъ проклятія. Если бы не этоть случай, не проклинали бы насъ, не называли бы врагами нашего отечества». Затъмъ телеграмма изъ Казани отъ казаковъ: «Семьи наши голодаютъ, пособій нътъ, просимь увеличить наше хозяйство, оть государственной службы не отказываемся, а богатыхь помещиковь охранять не будемъ». (Аплодисменты).

Сопоставляя эти факты съ заявленіями казачыхы урядниковы, ораторъ выражаеть сомниніе, не совитовались-ли гг. донскіе депутаты съ къмъ-нибудь изъ высшихъ военныхъ начальни-

ковь. (Смюхъ и аплодисменты).

Слово предоставляется г. Гробовецкому. Онъ не казакъ, а представитель Малороссін, но, по его заявленію, всѣ казаки вышли изъ Малороссіи. Такъ и въ пъсняхъ поется: «казакъ увзжае, дивчина плаче», а теперь «дивчина плаче, когда казакъ прівзжае (смижив), и пытае (спрашиваеть) дивчина: выдкиля (откуда) ты взявся».

Ораторъ замъчаеть, что если патріоты взбудоражать Донъ, то «це буде не патріотнзмъ, а идіотизмъ. У насъ тенерь такъ: кто більше патріоть, тоть и есть пдіоть». (Снова смижх). Ораторь дальше сообщаеть, что онь недавно вернулся изъ своей Кіевской губернін и разсказываеть о случаяхь безчинства казаковь, которые, пьяные, устранвають скандалы и избивають населеніе.

- Якъ воны на дурные панскіе гроши привыкнуть до пьянства, то яки вони казаки, --- пи въ станици, ин въ строю, це уже не казакъ, а Богъ знае что.
- Г. Гробовецкаго смъняеть г. Съдельниковъ, представитель оренбургскихъ казаковъ. На основанін писемъ п телеграммъ, получен-

ныхъ съ родины, изъ области войска Донского и изъ Терской области, онъ сообщаетъ факты о пробуждающемся духъ протеста среди казаковъ, которые требують, чтобы съ нихъ «сияли черное иятно и вернули на родину къ мириой работъ». Пародируя слова г. Васильева, ораторъ замъчаетъ:

- — Тъмъ, кто натравливалъ казаковъ, пора бросить эту опасную игру, ибо когда поднимется не одинъ тихій Донъ, а вся Россія,

тогда дъйствительно худо будеть.

Слово предоставляется г. Хардамову, одному изъ авторовъ запроса. представителю Донской области. Онъ протестуетъ противъ извращенія основной мысли запроса. Никто не касается прерогативы Монарха, а дёло идетъ лишь о незаконныхъ дёйствіяхъ исполнительной власти, и люди, возражающіе противъ запроса, просто не хотятъ отдёлить высокаго Имени и злоупотребляють этимъ Именемъ.

Ораторъ сообщаеть интересные факты. Онъ получиль письмо отъ 41-го Донского казачьяго полка; казаки просять ходатайствовать, чтобы ихъ отпустили на родину не позже 20-го іюня, «если не распустять, — ѣдемъ домой». Ораторъ обращаеть винманіе на серьезность этого факта. Далѣе онъ цитируеть письмо донскихъ казачекъ, въ которомъ онѣ требуютъ возвращенія мужей домой и пишуть: «Скажите Царю, что, въ случаѣ войны, мы своихъ мужьевъ опять отпустимъ и сами пойдемъ, если будетъ нужно».

Г. Харламова смёняеть вновь прибывній депутать Кавказа г. Бардишь, казачій выборный. Его фигура вь черкескё съ погонами рёзко выдёляется на кафедрё. Онь удостовёряеть, что 2-лётняя командировка казаковь для несеція внутренней службы—слишкомь тяжелое бремя и въ матеріальномь, и въ нравственномь смыслё. Передь нимь казаки, эти закаленные люди, илакали, жалуясь на свою участь, а показателемь того, насколько эта командировка является для нихь тяжелой правственно, могуть служить слёдующія слова. Когда казаки узпали объ этой командировке, они говорили: «Куда это пась гонять? Лучше бы нась на войну послали». Затёмь ораторь довольно подробно останавливается на психологіи казака, какъ солдата, и на значеніи дисциплины, которая дёлаеть его послушнымь орудіемь.

Затъмъ одинъ за другимъ выступаютъ представители оренбургскаго казачества—г. Свъшниковъ, рядовой казакъ, и г. Выдринъ, старый, съдовласый станичный атаманъ. Они требуютъ возвращенія казаковъ на родину, заявляють отъ имени избирателей, что казаки тяготятся своей службой, и предупреждають, что многіе полки скоро разъбдутся самовольно.

Затвив между уже говорившими ораторами происходить обминь

краткими репликами. Г. Араканцевъ заявляеть:

— На выборахъ намъ казаки сказади: «Выведите насъ изъ этой тины, выведете насъ на другую сторону, гдѣ лучше и свѣтлѣе. Постойте за насъ». Тогда гг. урядники самодовольно провели руками по усамъ и сказали: «Мы постоимъ». И они «постояли»!— негодующе восклицаеть ораторъ.—Они омрачили стѣны этой Думы чернымъ словомъ!

Г. Васильевъ отвъчаеть своимъ опнонентамъ. Онъ заявляеть, что ничего такого имъ казаки не говорили, что Араканцевъ разсказываетъ. Что касается письма казачекъ, которое цитировалъ г. Харламовъ, то, по мивнію г. Васильева, это г. Харламовъ ихъ научилъ, чтобы онъ ему такое письмо прислали. Онъ, Васильевъ, получилъ благодарность отъ казаковъ за то, что протестоваль противъ упичтоженія казачества, какъ военнаго сословія.

Слово предоставляется г. Родичеву.

— Я просиль слова для того, чтобы возстать противь той точки зрвнія, которая на главу Государя возлагаеть ответственность за всякое незаконное дъяніе, противъ той точки зрънія, которая провозглашаеть, что такъ какъ Государь-верховный вождь, то, слъдовательно, всякія распоряженія, сдъланныя по армін, не подлежать обсужденію Государственной Думы. Нъть, тоспода, эта точка зрвнія разрушительна, п если бы я позволиль себъ квалификацію различныхъ митий, то я бы сказаль, что эта точка зрънія крамольна. Россійская имперія управляется на точныхъ основаніяхъ законовъ. На точномъ основанін закона должно состояться всякое Высочайшее повельніе, и когда состоялось повельніе, несогласное съ закономъ, мы обращаемся къ министрамъ и на нихъ воздагаемъ отвътственность за незаконность. Мы говоримъ: Государь не можеть дёлать зла. Зло и несправедливость, совершаемыя оть Его имени, происходять не отъ него. Когда намъ здёсь говорять, чтобы не касаться того, что совершается по Высочайшему повельнію, —къ чему насъ приглашають? Насъ приглашають признать, что кровь, которую проливають въ Россіи, вся кровь, которою запачканы казацкія знамена, пролита по Высочайшему повельнію. Никогда! (Аплодисменты). Мы знаемь, что есть много охотниковь. запятнать Царское имя въ пролитой крови. Мы здёсь слышали объ этомъ отъ тъхъ, кто иногда распоряжается судьбою Россіи.

Развъ улицы Петербурга были залиты кровью 9-го января по Высочайшему повельнію? Никогда!! (Аплодисменты). Обязанность русскаго вёрноподданнаго-возставать противъ такой точки зрѣнія. И когда вамъ говорять, что васъ ведуть бороться съ крамодьниками, то ваша обязанность-раскрыть глаза слёному рядовому и показать, что тъ, кто ведеть ихъ противъ народа--измънники. Съ того дня, какъ мы собрались сюда, мы передъ русскимъ народомъ и Царемъ обязались обличать всякое беззаконіе, хотя бы оно совершалось Его именемъ. Обличать всякую неправду, хотя бы въ заголовкъ стояло имя Царя. Тъ, кто говорить: моя присяга заставила исполнить долгь, --прикрываются ложью и безсильнымъ лицемфріемъ. Предъявить этоть запросъне только наше право, но и обязанность, оть которой не можеть отрекаться никто. Дерзость, господа, подагать, что имя Царя можеть быть оскорблено заявленіемъ о необходимости отмѣны нъкоторыхъ распоряженій. Дерзость полагать, что Царь не въ состояніи понять справедливыхъ требованій народа. Это дерзость и презрѣніе къ Царскому имени, оно позорить уста, его произносящія.

Ръчь была произнесена съ большой экспрессіей. Она явилась исколько неожиданной, и поэтому не вызываетъ особенно шумныхъ аплодисментовъ:

Г. Родичева сміняеть Галецкій. Обращаясь къ донскимъ урядникамъ, онъ говорить:

— Воротитесь къ вашимъ избирателямъ и скажите, что это не революціонеры бунтуютъ, а нищая, голодная Россія.

Представитель кубанскихъ казаковъ г. Качевскій, впервые выступая передъ Думой, привътствуеть ее отъ имени казаковъ и заявляеть, что кубанцы тоже требують роспуска.

Послів нівскольких замівчаній, сділанных гг. Крюковымь и Сівдельниковымь, слово предоставляется г. Скворцову, представителю астраханских казаковь. Его основная мысль такова: присяга связываеть казака по рукамь и ногамь, и потому, прежде всего, пеобходимо упорядочить государственную жизнь, тогда не будеть необходимости и въ услугахъ казаковъ для внутренней службы.

Слово предоставляется Аладынну. Онъ останавливается на образъ казака-вонна, который съ юности рисовался въ его воображеніи. Онъ констатируеть, что противъ казаковъ, какъ казаковъ, никто въ Думѣ не произнесъ ни одного слова, а говорили лишь противъ тѣхъ, кто изъ «славнаго образа хочетъ оставить одну грязь и

кровь, кто благородную часть нашей армін заставляеть исполнять полицейскія обязанности».

— Представители разныхъ областей казачества глубоко ошибаются, если они думають, что мы, представители лѣвыхъ, имѣемъ

что-нибудь противъ казаковъ.

— Но съ другой стороны, --продолжаетъ г. Аладышъ, ---я не думаю, чтобы среди самого казачества нашелся хотя одинъ представитель, который доволень быль бы ролью, исполняемой казаками у насъ въ деревняхъ. Правда, грабить мирное, безоружное населеніе очень легко, потери не будеть, а бываеть п нікоторый выигрышь, какъ, напримфръ, случайно понавшаяся курица или столь же случайно попавшаяся красивая девушка. Это призъ, это то, что достается въ награду казачеству, но я хотель бы знать, найдется-ли среди казаковъ хоть одинь, который съ гордостью сказаль бы передъ своими товарищами: «Я подвизался въ Курмышскомъ увздв на усмиреніи аграрныхъ безпорядковъ», и найдется-ли здёсь хоть одинь представитель, который не пожелаль бы во имя блага, во имя славы казачества, чтобы возможно скорфе такія безобразія прекратились. Для этого есть только одинъ путь, но этоть путь закрыть до тёхъ поръ, пока въ странѣ не будеть власти исполнительной, организованной или, по крайней мъръ, идущей вмъсть съ нами шагъ за шагомъ. До тъхъ поръ и угальское, и донское, и астраханское казачество будеть исполнять ту грязную работу, которую исполняло оно до настоящаго времени. И если это продлится еще нъсколько лъть, то, конечно, оть славнаго образа казака останется въ намяти у русскаго народа другой образъ, и подъ этимъ образомъ будетъ крупными буквами написано: «разбойникъ». Если казачество дорожить своимъ прошлымъ, если казачество хочетъ жить въ миръ съ русскимъ народомъ, -- у него въ настоящее время есть только одинъ путь, именно отказаться отъ представленія о томъ, что есть какіс-то революціонеры, которые зовуть его на разрушеніе какихъ-то устоевъ, и признать, что существуеть только русскій народъ, который борется за свое существование. Воть единственный путь, открытый для всякаго честнаго человъка, будь онъ атаманъ казаковъ или кто-либо иной, и этотъ путь-итти вмъстъ съ русскимъ народомъ. А у насъ, народныхъ представителей, остается тоже одинъ единственный путь, это-отдать изъ нашихъ казаковъ какъ можно меньшее число на грязную и позорную службу у современнаго правительства.

Пренія по запросу кончились. Запрось ставится на баллотировку и, сверхъ всякаго ожиданія, принимается единогласно: даже урядники, которые такъ энергично протестовали, присоединились къзапросу.

Отвъта на этотъ запросъ Дума не получила.

### XIV.

## Неприкосновенность депутатовъ.

На вопросѣ о неприкосновенности депутатовъ Думѣ приходилось останавливаться дважды. Въ первый разъ Думѣ пришлось остановить свое вниманіе на дѣлѣ депутата Ульянова. Прокуроръ с.-петербургской судебной палаты увѣдомилъ Государственную Думу, что депутатъ г. Ульяновъ, редакторъ закрытой газеты «Дѣло Народа», привлеченъ къ уголовной отвѣтственности по 1-му, 2-му и 5-му пунктамъ 129-й ст., а равно по 128 и 103-й стт. уголовнаго уложенія.

Знакомыя статьи!

По закону Думѣ принадлежить право временнаго устраненія оть депутатскихь обязанностей членовъ Думы, привлеченныхъ къ уголовной отвѣтственности.

Слова просить г. Кокошкинь.

Путемъ умълаго толкованія соотвътствующихъ статей положенія о Государственной Думъ, онъ доказываеть, что право устраненія членовъ Государственной Думы, привлеченныхъ къ суду, принадлежитъ Думъ и не зависитъ отъ требованій какой-либо другой власти. Это право Дума осуществляеть въ каче-

ствъ верховной инстанціи.

Переходя въ данному конкретному случаю, г. Кокошконъ обращаеть вниманіе на преступленія, за которыя привлечень депутать Ульяновъ. Эти преступленія совершены путемъ печати, и эти дёла нашъ судъ уже давно обратиль въ орудіе политической борьбы и за одни и тё же дёла милуеть однихъ и отправляеть въ тюрьмы другихъ. Къ такому суду нельзя питать никакого довёрія. Г. Кокошкинъ предлагаеть дать отвётъ г. прокурору судебной палаты въ видё формулы перехода къ очереднымъ дёламъ: «Дума, не находя достаточныхъ основаній для примёненія въ данномъ случаё правъ, предоставленныхъ ей 21-й ст. учрежденія Государственной Думы, переходить» и т. д.

Слова просить депутать Семеновъ.

— Слъдуетъ принципіально выразить отношеніе къ подобнымъ заявленіямъ судебной власти. Устраненіе депутатовъ недопустимо, если къ нимъ предъявлено обвиненіе, вызванное пхъ политическими или религіозными убъжденіями.

На канедръ появляется депутать Жилкинъ. Онъ выступаетъ

ръдко, по самымъ больнымъ и острымъ вопросамъ.

— Отдавать человъка въ руки нашего суда, — говоритъ г. Жилкинъ, — это все равно, что отдавать въ руки администраціи. Въ дълъ преслъдованія свободнаго слова судъ показаль, что умъетъ служить старому позорному режиму не хуже чиновниковъ. Преданіе суду — только одно изъ средствъ борьбы съ неугоднымъ составомъ парламента. Пользуясь этимъ средствомъ, можно въ пъсколько недъль переселить весь парламентъ въ тюрьму. Но Дума не уступитъ. Ей нужны всъ работники, всъ заступники народныхъ правъ.

Г. Жилкина поддерживаеть депутать Арканцевь, бывшій товарищь прокурора. Онь знаеть ціну современному суду, явля-

ющемуся только прикрытіемъ для произвола.

— Такому суду мы скажемъ: мы вамъ не отдадимъ нашего товарища! Онъ намъ нуженъ здѣсь, чтобы работать, чтобы васъ обуздывать!

Депутать Аппкинь развиваеть мысль, высказапную предыдущими ораторами. Онъ говорить о гоненіяхъ на печать, о томъ «форменномъ денномъ грабежѣ», который учиняеть правительство, преслъдуя неугодныя ему газеты.

— Теперь они хотять, — говорить г. Аникинь, — вырвать изъ нашей среды нашего товарища. Они его привлекли за газетныя статьи... А градоначальники, печатавшіе черносотенныя прокламаціи, призывавшія къ грабежу и убійству, привлечены?!..

Громъ аплодисментовъ прерываетъ оратора.

— Редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей» привлеченъ? А Крушеванъ на скамьѣ подсудимыхъ, а редакторъ «Правительственнаго Вѣстника» привлеченъ?

Снова взрывъ аплодисментовъ.

Ораторъ напоминаетъ, что и другой депутатъ, Кориильевъ, редакторъ «Народнаго Въстника», тоже привлеченъ къ уголовной отвътственности.

Послѣ рѣчей другихъ ораторовъ принята формула перехода къ очереднымъ дѣламъ, предложенная г. Кокошкинымъ.

Дѣло Ульянова послужило великолѣнной иллюстраціей ко внесенной въ то же засѣданіе запискѣ съ законопроектомъ о непри-

косновенности членовъ Государственной Думы.

Сущность законопроекта сводится къ тому, что возбуждение уголовнаго преследования противъ депутатовъ, ограничения и лишения ихъ свободы ставится въ зависимость отъ согласия самой Государственной Думы. Этотъ законопроектъ, конечно, не встретилъ никакихъ возражений по существу и после иссолькихъ общихъ замечаний передается для разработки въ комиссию.

Въ виду роспуска Думы этотъ законопроекъ не получилъ

дальнъйшаго движенія.

Второй разъ по вопросу о неприкосновенности депутатовъ Дума вынуждена была верпуться, взволнованная инцидентомъ, произшедшимъ съ депутатомъ г. Съдельниковымъ. На этотъ разъ дъло шло о нарушеніи неприкосновенности въ смыслъ непосредственнаго физическаго воздъйствія.

Г-на Съдельникова просто избила полиція.

Тяжкое, жестокое оскорбленіе, нанесенное Думѣ въ лицѣ ся сочлена, всколыхнуло всѣхъ депутатовъ.

Г. Съдельникова полиція избила безъ всякаго повода и зная,

что передъ нею членъ Государственной Думы.

Это случилось подъ вечеръ. Фактическая сторона дѣла, на основаніи показанія самого г. Сѣдельникова и присутствовавшаго при избіеніи депутата Мокрунова, представляется въ слѣдующемъ видѣ. На бульварѣ, противъ дома, гдѣ квартируетъ г. Сѣдельниковъ, собралась толпа народа. Услыхавъ крики «ура», г. Сѣдельниковъ вышелъ посмотрѣть, въ чемъ дѣло. Въ это время впереди г. Сѣдельникова прошелъ отрядъ городовыхъ, вооруженныхъ винтовками; городовые подскакивали на ходу, стараясь штыками достать тѣхъ, кто высовывался изъ оконъ. При прпближеніи городовыхъ толпа, среди которой было много нянекъ съ дѣтьми, разбѣжалась. Когда городовые замѣтили г. Сѣдельникова, одинъ изъ нихъ обратился къ нему и грубо спросилъ:

- Ты кто такой?
- Я членъ Государственной Думы, отвъчаль г. Съдельниковъ.
- А что у тебя въ карманъ?
- Револьверъ.

При этихъ словахъ г. Съдельниковъ ночувствоваль страшный ударъ по лицу, а затъмъ городовые набросились на него н стали бить прикладами. Когда г. Мокруновъ вздумалъ протестовать, полицейские отвътили:

- Молчать, а то и тебъ то же будеть!

Затьмъ окровавленнаго, избитаго г. Съдельникова отнесли на квартиру. Здъсь, однимъ изъ первыхъ, его посътилъ г. Ледницкій, жившій въ томъ же домъ. Онъ-то и явился иниціаторомъ заявленія, внесепнаго въ видъ неотложнаго предложенія въ Государственную Думу. Заявленіе всколыхнуло всю Думу, всъ были потрясены и возмущены этимъ случаемъ. Г. Аладыннъ произнесъ ръчь, продиктованную пеудержимымъ порывомъ гнъва и негодованія. Если вы прочтете эту ръчь у себя дома въ спокойной обстановкъ, она покажется вамъ чрезмърно ръзкой, исполненной ненужныхъ вызывающихъ эксцессовъ, но, производя оцънку этой ръчи, надо помнить, чъмъ она была вызвана и въ какой атмосферъ она была признесена.

— Мит трудно начать... Правительство решило, что съ нами церемониться нечего-остается и намъ съ нимъ не церемониться. (Аплодисменты слюва). Я думаю, что мон товарищи изъ трудовой группы не разойдутся со мной, когда я здъсь скажу: если еще разъ дотронутся до одного изъ депутатовъ въ условіяхъ, въ которыхъ былъ избитъ Съдельниковъ, заявляемъ, что ни одинъ министръ съ этой трибуны не произнесеть никогда ни одного слова. Мало того, мы заявляемъ, что если дотронутся до одного изъ товарищей-депутатовъ, пусть министры не являются сюда, мы снимаемъ съ себя отвътственность за ихъ неприкосновенность. (Anлодисменты слъва). Вы не забывайте, что наступаеть время, когда одна единственная искра можеть освътить массу головъ. Не забывайте, что за насъ народъ, что мы одни сдерживаемъ границы его гива; намъ нужно только сказать, что мы не въ сплахъ больше инчего сдълать, и всъ сидящіе на этихъ мъстахъ не удержатся.

Торе министрамъ,—негодующе обращается ораторъ къ министерской ложъ,—которые посмъютъ притти сюда высказывать сомнънія или недовъріе къ фактамъ, сообщеннымъ депутатомъ. Мы выставляемъ конституціонный принципъ, по крайней мъръ, наша группа. Достаточно одного слова нашего депутата Съдельникова, чтобы ни одно показаніе полиціп не могло быть противопоставлено ему, и этотъ конституціонный принципъ, я увъренъ, русскій народъ поддержитъ. Раньше чъмъ я сойду съ этой

канедры, я напомню еще одинъ фактъ. Если дотропутся до насъ, если одинъ изъ насъ падеть, не забудьте, что уже наступило время, когда ружья армін склоняются предъ народными представителями. (Аплодисменты). Насъ раздавить, конечно, пичего не стоить; насъ только 450 человъкъ, не больше. Но зато всъ, кто только причастень къ министерству, если мы падемъ, рус-скій народъ не позволить, чтобы они жили послѣ насъ. (Бурные и долго не смолкающе аплодисменты).

Аплодировали не только «трудовики», но и весь центръ и большинство правой. Но въ значительной степени эти аплодисменты являлись не одобреніемъ по адресу оратора, а выраженіемъ протеста противъ насплій администраціи. Въ этомъ можно было убъдиться на основаніи бесъдъ со многими депутатами.

Непосредственно послъ г. Аладынна слово представляется гр. Гейдену. Онъ, видимо, взволнованъ и съ трудомъ подыскиваетъ слова. Но онъ остается въренъ себъ. Находя случай съ г. Съдельвъ высшей степени серьезнымъ, опъ, тъмъ не никовымъ менье, полагаеть, что нъть основанія выступать съ угрозами,— «въдь не министръ биль, а городовой».

Взволнованная аудиторія не признаетъ слишкомъ прямолинейнаго и неудачнаго довода и отвъчаеть графу впушительнымъ шиканьемь.

Но вотъ, волоча ногу, со слъдами побоевъ на лицъ, на каоедру подъ громъ аплодисментовъ подымается самъ г. Съдельниковъ...

Избитый городовыми депутать предъ лицомъ русскаго нарламента. Картина совсъмъ во вкусъ нашей «конституціи».

Г. Съдельниковъ произносить ръчь итсколько скомканную и растянутую, но замъчательную по искренности тона и по шпротъ основной точки зрънія. Онъ сообщаеть, что до избранія его въ члены Государственной Думы онъ «никогда не быль объектомъ насилія», только разъ, въ Омскъ, къ нему привязался пьяный офицеръ и хотъль его застрълить. За это генералъ-губернаторъ высладъ его изъ города, -- не пьянаго офицера, а его самого, г. Съдельникова.

— Таковъ у насъ порядокъ. Но послъ принятія званія депутата и прибытія въ Петербургъ г. Съдельниковъ быль бить полиціей дважды, — первый разъ на митингъ въ домъ Нобеля, когда полиція сочинила протоколь, будто онъ быль пьянъ и возбуждалъ толиу. Тогда г. Съдельниковъ не счелъ нужнымъ апеллировать къ Думв, по теперь онъ посвящаеть собрание во всв подробности происшединаго.

У него действительно въ кармане находился заряженный револьверъ, необходимость ношенія котораго объясняется очень просто: съ тёхъ поръ, какъ онъ принялъ на себя депутатскія полномочія, онъ получиль четыре смертныхъ приговора. Городовые даже не спросили его, есть-ли у него разрёшеніе на оружіе, а прямо стали бить. На утро помощникъ пристава принесъ къ пему на квартиру протоколь, представляющій, по словамъ оратора, «замёчательное художественное произведеніе», въ которомъ сообщалось, будто г. Сёдельниковъ возбуждалъ толпу и кричаль: «Вей полицію, бей крамольниковъ п фараоновъ!»

Аудиторія подчеркиваеть сміхомъ неліпость этого протокола. Ораторь заявляеть, что «на своей шкурі пспыталь, какъ укрощають безпорядки», и онь пришель къ выводу... что внесенный законопроекть о неприкосновенности личности депутатовъ надо оставить безъ дальнійшаго движенія, а прежде и раньше всего надо установить неприкосновенность личности русскихъ граждань.

— Себя мы должны оставить въ сторонъ. Не о себъ, а о пославшемъ насъ народъ должны мы заботиться. Народъ понялъ, что путь такъ-называемаго мирнаго обновленія негоденъ. Подумайте объ этомъ. Страшно подумать, что произойдеть, когда народное терпъніе лопнетъ. Мы можемъ довести народъ до туппка, мы сдълаемся свидътелями анархіп. Мы не грозимъ, а говоримъ для того, чтобы предотвратить бъду.

Громъ аплодисментовъ прерываетъ оратора.

Во время ръчи г. Съдельникова, когда тоть разсказываль, какъ его избивали городовые, въ залъ ноявляется министръ внутреннихъ дълъ г. Столыпинъ и занимаетъ мъсто въ министерской ложъ.

Г. Сѣдельникова смѣняеть г. Ледницкій, который дополняеть фактическую картину. Онъ видѣль лицо этихъ городовыхъ и можетъ удостовѣрить, что это были дѣйствительно «звѣрскія лица».

Затымь читается запрось. Его результативная часть распадается на два вопроса: 1) извыстны-ли г. министру внутреннихь дыть обстоятельства, сопровождавшія избіеніе г. Сыдельникова, и 2) какія мыры приняты для привлеченія виновныхь лиць кы отвытственности.

Г. Аладынъ настаиваеть на исключении перваго вопроса. — Обстоятельства избіенія должны быть ему извъстны. Если бы онъ о нихъ не зналь, это было бы преступпо. Надо лишь спросить—раскассирована-ли полиція, допустившая избіеніе.

Ораторъ полагаетъ, что гг. министры въ душѣ даже рады происшедшему. Отвѣчая графу Гейдену, ораторъ замѣчаетъ:

— Здёсь пытались свести данный случай къ тому, что какой-то городовой, человёкъ необразованный, смёшаль члена Государственной Думы съ обывателемъ, а такъ какъ онъ, городовой, обыкновеннаго обывателя привыкъ бить, то и примёниль это обращение къ члену Государственной Думы.

Но ораторъ становится на болъ́е серьезную точку зрѣнія. Полицейскіе, по его миѣнію,—воспитанники пашихъ министровъ.

— Возьмите послёднія сто лёть и вспомните, били-ли городовые хоть одного министра?.. (Смюжь и аплодисменты).

Г. Столыпинъ, сидящій на разстояніи и сколькихъ вершковъ отъ

Аладынна, повернуль къ нему голову.

— Нѣтъ. У нихъ великолѣпная теорія насчеть своей собственной неприкосновенности, — ни одинъ мпнистръ не позволить сомивваться въ томъ, что онъ — мпнистръ и что его, какъ простого обывателя, бить не слѣдуетъ. Мы говоримъ министрамъ: хотятъ они или не хотятъ, но мы сдѣлаемъ такъ, чтобы званіе депутата, званіе народнаго представителя было болѣе священнымъ, чѣмъ всѣ министры, взятые вмѣстѣ!

Аудиторія отвічаеть громомъ аплодисментовъ.

— Браво, браво! — раздается изъ центра и справа.

— Долой ихъ! — остается върной себъ лъвая.

По мнѣнію оратора, отъ министровъ зависить только то, какъ будеть установлена эта неприкосновенность.

— Послёднее зависить оть нихь. Увидять-ли они или не увидять более свётлое будущее,—я желаль бы, чтобы они увидёли его,—но они должны вдолбить въ головы своихъ подчиненныхъ конституціонную теорію. Если они отвётять, что это невозможно, то они лгуть. Это можно сдёлать въ 24 часа, если министры скажуть: народные представители такъ же пеприкосновенны, какъ каждый изъ насъ. Тогда вся эта орда, которая находится подъ ихъ властью, никогда не осмёлится не узнать въ лицо члена Государственной Думы.

Какъ немедленную мъру, ораторъ предлагаетъ смънить верхи полиціи, «начиная съ градоначальника». («Начиная съ ми-

нистра», -- громко заявляеть лювая).

— О министрахъ мы позаботимся,—отвѣчаетъ ораторъ на поданную реплику,—и мы ни на минуту не сомпѣваемся, что мы заставимъ ихъ убраться.

Подъ аплодисменты ораторъ покидаетъ каеедру.

Общія замічанія по внесенному запросу окончены.

Г. Муромцевъ хочеть поставить вопросъ на баллотировку, но г. Петражицкій ділаеть попытку вызвать г. Столышина на объясненіе.

— Навърно, у г. министра есть свъдънія. Немедленное разъ-

ясненіе было бы желательно, — говорить г. Петражицкій.

- Г. Муромцевъ перегибается и дълаетъ очень тихо г. Петражицкому замъчаніе. Смыслъ замъчанія тотъ, что, моль, совершенно непарламентарно тянуть г. министра за языкъ, но г. Столынинъ самъ проявляеть согласіе дать объясненіе и всходитъ на кафедру. Онъ заявляеть, что онъ готовъ отвътить «на нареканія». У него есть нъкоторыя свъдънія, но не вполнъ достаточныя, и фактическая картина для него самого еще неясна. Онъ дастъ отвъть, когда будетъ вооруженъ всъми фактами, и, во всякомъ случать, приметъ вст мъры, чтобы виновные были наказаны, А сейчасъ, онъ надъется, Дума не станетъ требовать отъ него объясненій. Версія, въ которой ему представлено событіе, расходится съ тъмъ, что онъ слышалъ въ Думт, и сообщеніе извъстныхъ ему, по еще не провъренныхъ фактовъ можетъ способствовать разжиганію страстей.
- «Ваша же инструкція»,—замічаеть крайняя лізвая.— «Долой градоначальника!» «И вась долой!» «Давно пора»,—раздаются

отдѣльные голоса.

Но Муромцевъ протестуетъ.

— Господа, не найдете-ли вы разъ навсегда, что личныя пререканія и оскорбительныя выраженія ниже достоинства Государственной Думы?

Центръ и правая дрогнули отъ аплодисментовъ. Г. Муромцевъ не ограничивается только простымъ замѣчаніемъ, а дѣлаетъ строгій выговоръ. Это вышло у г. Муромцева удачно и авторитетно.

— Господа. Старый строй пріучиль къ тому, что люди, стоящіе у власти, считали себя въ правѣ наносить зависящимъ отъ нихъ лицамъ оскорбленія вмѣсто того, чтобы ограничиться указаніемъ на неправильные поступки. Неужели же мы, представители русскаго народа, ставшіе во властное положеніе, будемъ этому подражать!

Аудиторія рукоплещеть. Въ это время секретарь Думы ки. Шаховской напомниль г. Муромцеву, что, кажется, депутать Аладынъ внесъ поправку къ запросу. Г-нъ Муромцевъ остановиль его, заявивъ, что при всемъ своемъ уваженій къ г.

секретарю, онъ полагаеть, что не его дёло поправлять председателя.

Наконець, запрось ставится на баллотировку. Дума громаднымъ большинствомъ соглашается съ мижијемъ г. Аладына, и исключаетъ изъ запроса первую часть. Запросъ признанъ срочнымъ и принятъ единогласно.

Г. Набоковъ просить слова для личнаго объясненія. Это очень характерное объясненіе. Хотя г. Набоковъ говориль отъ своего имени, по, судя по аплодисментамъ центра, такъ думають гг. «кадеты». Г. Набоковъ заявляеть:

— Я просиль бы г. Аладына и его товарищей, если въ такихъ условіяхъ, какъ г. Съдельниковъ, окажусь я, не примънять только-что высказаннаго имъ правила относительно министровъ и выслушивать: ихъ.

Ораторъ полагаетъ, что выступленіе на путь личныхъ репрессалій совершенно несовмѣстимо съ законодательною дѣятельностью народныхъ представителей. Г. Набокову дружно аплодируютъ.

Запросъ по поводу избіенія г. Сѣдельпикова быль принять. Отвъта на него Дума не получила.

Постигла-ли какая кара тіхь, кто избиль депутата, остается до сихь поръ неизвістнымь.

Въ газетахъ появилось лишь извъстіе, что кара постигла... избитаго г. Съдельникова въ видъ штрафа въ суммъ 500 рублей за ношеніе оружія.

Это—реальный факть, а вопрось о неприкосновенности депутатовъ остался въ области предположений.

## XV.

## Помощь голодающимъ. Конституціонный первенецъ.

Приблизительно въ серединъ краткотечной сессіи до Думы начали доходить извъстія о тяжкой полось неурожаєвь, вновь постигшей многія мъстности Россіи.

Дума немедленно выработала запросъ по поводу мъръ, касающихся помощи голодающимъ вообще и закрытія столовыхъ въчастности, и адресовала его г. министру внутреннихъ дълъ.

Уже обсуждение самаго запроса вызываеть интересный обмыть мижній.

Говорять по этому запросу, главнымь образомь, крестьяне и рабочіе—люди, близко знающіе цёну страшному деревенскому горю.

Министерскія скамьи пустують, но кь пимь направлены новыя страстныя обвиненія—простыя и ясныя, идущія изъ глубины изстрадавшейся души.

На канедръ появляется высокая, худая фигура г. Жилкина.

Это спокойный и уравновъщенный ораторъ. Но выдвинутый вопросъ задъваетъ его за живое, и онъ собираетъ силы, чтобы выразить свое возмущение и негодование.

— Я понимаю, если они борются противъ газетъ, противъ школъ, —противъ идей, разрушающихъ ихъ благополучіе... Но когда читаешь, что они обрекли цёлыя мѣстности на вымираніе, что люди по ихъ милости пухнутъ съ голоду, —всякое сердце должно дрогнуть. Вѣдь это не люди! Здѣсь нужно имѣть сердце звѣря! Они все подавляютъ, топчутъ и губятъ самую жизнь!

Рядъ ораторовъ смѣняетъ г. Жилкина, и всѣ говорять о причинѣ всѣхъ золь—о ненавистномъ врагѣ, котораго гонять и клянутъ, но который не хочетъ уходить, который цѣпляется за власть, не

останавливаясь передъ массовыми убійствами.

Черноземный и религіозный депутать Лосевь видить вь преступленіяхь власти наказанія за грѣхи передь Господомъ Богомъ, пославшимъ людей, которые ничего не хотять знать и ни передъ чѣмъ не останавливаются.

Радикальный г. Михайличенко готовъ смести эту власть, которая создаеть такое нелѣпое положеніе, когда голодиаго нельзя пакормить «безъ свидѣтельствъ».

Такъ текутъ рѣчи о великомъ народномъ горѣ, о необходимости жалости и милосердія. Но воть на каоедрѣ появляется одинь изъ іереевь, засѣдающихъ въ Думѣ, о. Гумма. Опъ просилъ слова, чтобы заявить, что «помощь не всегда полезна тому, кому она оказывается, и рождаеть иной разъ лѣность и безнечность». И «одинхъ уподобляетъ муравьямъ, а другихъ стрекозамъ». Послѣ этихъ заявленій батюшка довольно неожиданно предлагаеть собрать съ присутствующихъ лепту, но останавливается предсѣдателемъ, который напоминаетъ ему, что это не частное собраніс, а законодательная палата, и о. Гумма не безъ смущенія покидаетъ каоедру.

Далѣе пошли замѣчанія по поводу редакціп запроса. Одни находили ее слишкомъ расплывчатой и требовали болѣе конкрсктныхъ указаній, другіе, наоборотъ, указывали, что запросъ надо поставить

широко, чтобы побудить министерство дать отвъть: какія вообще мъры оно намърено принять для борьбы съ голодомъ, постигшимъ многія мъстности Россій.

И уже въ то время во всёхъ этихъ предложеніяхъ звучала нота какой-то неувёренности. Запросы вносятся одинъ за другимъ, но каковы будутъ отвёты?

Запросъ быль принять.

Г. Столышинь медлиль отвётомъ, и только въ повёсткё о засёданіи 12-го іюня было напечатано: «Отвёть г. министра внутреннихъ дёль на запросъ о мёрахъ борьбы съ голодомъ».

Этого отвъта ждали.

Воть въ ложе появляется г. Столыпинъ, а вследъ за нимъ г. Гурко.

Рядомъ съ плотной, высокой фигурой г. Столыпина, г. Гурко кажется такимъ низенькимъ, тщедушнымъ, съ его маленькой головой, большимъ носомъ и острымъ подбородкомъ.

Слово предоставляется г. Столышину.

Его встръчають спокойно.

Онъ старается быть обстоятельнымъ и отвътить на всъ части запроса. Онъ признаеть, что помощь голодающему населенію—вопросъ громадной государственной важности. Министерство это знаеть. И отсюда выводъ:

— Мы стоимъ передъ необходимостью затратить громадныя средства...

Очень характерно это «мы». Это было уже не горемыкинское «мы», гдѣ подъ этимъ словомъ разумѣлось только министерство, какъ будто Думы и не существовало вовсе. «Мы» г. Столышина звучало уже какъ «мы» и «вы». Впрочемъ, это объясняется очень просто:

— Скоро будеть внесень въ Думу проектъ, — заявляетъ г.

Столыпинъ, — о разръшении многоминлионнаго расхода.

Г. Столыпинъ понимаеть, что туть уже одни «мы» дѣлу не помогуть, а нужны и «вы».

— Нуженъ планъ дъйствій, —проделжаеть г. Столыпинъ, —ко-

торый можно было бы использовать при первой тревогъ.

Затёмъ г. Столыпинъ переходитъ къ картинѣ минувшей продовольственной кампаніи. Онъ разбиваеть эту кампанію на два періода: на семенную и собственно продовольственную. Онъ сообщаеть цифры: голодали 24 губерніи и 2 области. Когда обрисовались громадные размѣры предстоящей потребности, было созвано особое совѣщаніе, состоящее не только изъ должностныхъ

лицъ, но и изъ представителей земствъ, биржъ, хлабныхъ фирмъ и жельзныхъ дорогь.

Г. Столыпинъ подчеркиваеть это участіе общественныхъ элементовъ.

Помощь на мъстахъ была организована при участіи крестьянскихъ учрежденій и при содъйствін въдомства удбловъ, земствъ, попечительствъ о домахъ трудолюбія. На закупку хліба было израсходовано свыше 54-хъ милліоновъ; на организацію общественныхъ работъ-свыше 3-хъ милліоновъ и т. д. А всего свыше 73-хъ милліоновъ рублей.

Г. Столышинъ приводить цифры точныя—въ рубляхъ и въ конейкахь.

А если причислить запасные магазины, то всего было израсходвано 8 милліоновъ рублей на обезпеченіе населенія до новаго урожая. А осталось въ настоящее время... 300 тысячъ рублей.

Г. Столыпинъ не счель нужнымъ подчеркнуть эту цифру и быстро перешель къ дальпъйшему докладу. Но, нужды нътъ,---

аудиторія запомнила эту цифру и отмѣтила ее.

Что касается слуховъ объ эпидемическихъ заболеваніяхъ отъ голода, то дёло обстоить очень просто: слухи эти частью вымышлены, частью преувеличены печатью. Эпидемическихъ болъваній не было, — такъ, были отдъльные случаи забольванія на почвъ «недоъданія», но они носили «спорадическій характеръ». Такъ было въ Воронежской губерніп. Въ Рязанской губернін, по офиціальнымъ свёдёніямъ, заболёваній вовсе не было.

Печать, значить, выдумала.

Въ Казанской губернін—тамъ дёйствительно были случан забольванія цынгой, но «среди татаръ».

--- Это повторяется изъ года въ годъ, --- беззаботно заявляетъ г. министръ.

Такіе, моль, пустяки, что и вниманія не стоить обращать.

Г. Столышинь переходить къ последней части запроса: лишенію продовольственной помощи крестьянь, участвовавшихь въ аграрныхъ безпорядкахъ, и закрытію общественныхъ столовыхъ.

Дъйствительно, въ министерствъ возникъ вопросъ о продовольственныхъ ссудахъ крестьянамъ, участвовавшимъ въ аграрныхъ безпорядкахъ, по ръшено было, что это ръшение семей касаться не можеть. Что касается закрытія столовыхь, туть просто произошли «нъкоторыя недоразумьнія». Дъло въ томъ, что ифкоторые изъ уполномоченныхъ, на-ряду съ благотворительностью, были «уличены въ томъ, что занимались дъятельностью другого рода». Эти лица были арестованы и привлечены къ судебной ствътственности, а вмъсто закрытыхъ столовыхъ были открыты новыя. Такимъ образомъ,—но словамъ г. Столынина,—все сводилось къ «нъкоторымъ недоразумъніямъ» и препятствіямъ.

Таковы объясненія относительно прошлаго.

Насчеть будущаго г. Столыпинь заявляеть, что ин общественныя организаціп, ни частныя лица не только не будуть встръчаться съ препятствіями, но, напротивъ, найдуть полное сочувствіе администраціи, но... Правительство, конечно, не можеть допустить, чтобы благотворительностью прикрывались для цълей противозакопныхъ.

Г. Столыпинъ кончилъ.

Ни шума, ни шиканья. Только съ верхией лѣвой скамьи раздался одинокій голосъ: «Въ отставку!», но, не встрѣтивъ под-

держки даже среди левыхъ, такъ и замеръ.

Первымъ г. Столынину отвъчаль депутатъ Долженковъ. Онъ такъ ставитъ вопросъ: кто пойдетъ работать на помощь голодающимъ? Люди, у которыхъ есть стремленіе дълать общественное дъло, а отсюда въ глазахъ нашей администраціп—одинъ шагъ до политической неблагонадежности.

Въ опровержение заявления г. министра, что общественныя учреждения не встръчають препятствий, г. Долженковъ приво-

дить рядь фактовъ.

— Уполномоченные комитета, которые въ Ефремовскомъ убздб, Тульской губ., устроили столовыя, хотёли устроить въ Изманльскомъ увздв пекарни для того, чтобы притти на помощь голодающимъ, но въ этомъ они не могли успъть. Когда были посланы матеріалы (мука и проч.) для изготовленія хліба, то явился урядникъ и не допустиль печь хлаба. Когда пожаловались исправнику, онъ заявиль: «Если вы вздумаете явиться сюда съ некарнями, то я пошлю войска». По донесеніямъ уполномоченныхъ Пензенской губ., тамъ въ концъ апръля не позволено было открыть столовыхъ. Въ Тамбовской губ. уполномоченные Өсдосвева и Оедоровская были увъдомлены, что дальнъйшее оказаніе помощи населенію воспрещается. Это три факта за послъднее время. Что касается прежняго времени, то препятствія частной иниціатив' оказывались еще больше. Не только потому запрещалось оказывать частную помощь, что уполномоченные занимались, помимо кормленія, пронагандой. Въ нікоторыхъ губерніяхъ, напримъръ, въ Витебской и Симбирской, уполномоченные вольноэкономическаго общества вовсе не были допущены. Имъ было сказано, что если они попытаются устроить какое-либо учрежденіе, то оно будеть закрыто; туть политическая неблагонадежность не играла роли. Таково было общее отношеніе къ частной помощи.

Затыть говорить депутать Васильевь, бывшій члень казанскаго комитета общественной помощи. Онь заявляеть, что свыдыня г. министра «едва-ли соотвытствують истины». Столовыя закрывали грубо и дерзко мырами низшей полиціи, но новыми ихь не замышли. Администрація систематически противодыйствовала общественнымь начинаціямь, и когда земское собраніе хотыло заняться вопросомь о продовольственной помощи, казанскій губернаторь запретиль касаться этого вопроса.

Г. Васильева смъняеть кн. Львовъ.

Много поработаль этоть общественный дѣятель по продовольственному дѣлу и имѣль возможность изучить его хорошо и всесторонне.

Онъ смотрить на діло какъ нельзя боліве пессимистически. — Никогда у насъ не было пичего подготовлено. Неурожай насъ встръчаетъ всегда пеподготовленными. Печальный опытъ прошлыхъ лътъ нисколько насъ ни подготовляетъ для будущихъ случаевъ. Я наномню голодъ 1891 года, когда громадное бъдствіе постигло Россію. Все было тогда въ рукахъ земства. Вы помните, что въ то время, когда это громадное бъдствіе впервые охватило Россію, произошли первыя столкновенія съ правительствомъ. Правительство тогда было въ другомъ положенін, чимъ теперь. Правительство вступило въ борьбу съ земствомъ, чтобы доказать, что голода нътъ, но въ концъ-концовъ правда взяла верхъ. Выступила нужда, и тогда посыпалась помощь. Было роздано до 170 милліоновъ. Правительство было почти въ сторонъ отъ дъла. Оно только давало средства. Всю работу вело земство. Земство вышло съ честью изъ этой борьбы, и, можетъбыть, этимъ навлекло на себя гнтвъ, новую борьбу съ правительствомъ. Правительство усмотрѣло въ успѣхѣ земства пѣкоторую опасность для себя, некоторый плюсь авторитета земства, даже возможность на этомъ поприщѣ дѣятельности совмѣстно съ земствомъ некоторой тенденціи къ конституціонному поползновенію, которое оно хотвло остановить. Оно решило разработать такой плань действій, который совершенно устраниль бы оть дъятельности земство. Выработанныя въ 1900 году временныя правила изъяли продовольственное дёло изъ рукъ земства

и передали его правительственнымъ учрежденіямъ и м'єстнымъ его органамъ. Вся помощь цъликомъ почти была сосредоточена въ рукахъ правительственной власти и мъстныхъ ея агентовъ. Надо сказать, въ чемъ состоить самое существо закона, что такое эти временныя правила. По существу, я думаю, само правительство прекрасно сознаеть, что они въ тъхъ цъляхъ, въ которыхъ были изданы, пе выдерживають критики. Это никуда пегодный законъ. Эти правила, въ сущности, проникнуты пасквозь ложью. На самомъ дёлё этоть законъ развращаеть и самые органы власти, и все населеніе... Я представляю себъ, —пролоджаетъ г. Львовъ, — всю трагичность положенія. Я нахожу, что мы не можемъ поручить помощь населенію ни містному начальству, ни містнымь административнымъ властямъ, ни центральнымъ органамъ, ни министерству. Говорю: некому поручить этого дела, и, миж кажется, мы должны прежде всего передать нашей комиссіп, избранной Думой, обсудить это положение и спасти отъ бъдствія и отъ того политическаго хаоса, въ которомъ находится страна. (Аплодисменты).

Г. Львовъ говорить тихо, едва слышно. Аудиторіи приходилось сильно напрягать вниманіе:

— Г. Аладыннь, —произносить предсъдатель.

Аудиторія встрепенулась. Г. Аладына многіе не любили вы Думѣ за рѣзкій, вызывающій тонь, за нѣкоторую долю фразерства и рисовки, но его слушали съ большимъ вниманіемъ. Лѣвая всегда готова была горячо поддерживать его знаками одобренія. Ораторъ не хочетъ останавливаться на «исторіи продовольственнаго дѣла».

— Исторію писали гг. министры, а русскій народъ ее теривль. И если кто довель насъ до сумы,—такъ это гг., сидящіе отъ меня паправо.

Аввая бурно аплодируеть. «Кадеты» и правая молчать.

— Намъ здёсь заявили, —продолжаеть ораторъ, —что невыдачу продовольственной ссуды рёшено было не распространять на семьи лиць, замёшанныхъ въ аграрныхъ безпорядкахъ, но у меня относительно этого есть маленькій документикъ, и я его оглашу. Къ начальнику продовольственнаго отдёла г. Ватаци обратился дёйствительный статскій совётникъ...

Ораторъ выдерживаеть паузу.

— Господинъ... Гурко, — ръзко и отрывисто бросаеть ораторъ, словно хочеть ударить, оскорбить этимъ словомъ. — И предложилъ лишить всъхъ крестьянъ продовольственной помощи.

Лъвая грянула взрывомъ аплодисментовъ, а г. Гурко облокотился на барьеръ ложи и сталъ прислушиваться внимательнъс.

— Но комитеть не приняль этого предложенія. Даже комитеть не приняль! Тогда дъйствительный статскій совътникь, господинь Гурко...

Ораторъ очень пронически подчеркиваеть слова «дъйствитель-

ный статскій совътникъ».

— ...въ порядкъ подчиненности внесъ это предложение г. Дурново, и губернаторамъ было приказано крестьянамъ пособія не выдавать. Такъ вотъ этотъ г. Гурко теперь назначенъ завъдывать всъмъ продовольственнымъ дъломъ въ имперіи!

— Вонъ его! Долой!—раздается взрывъ негодованія слѣва.

— Г. Дурново уже отошель въ исторію, а г. Гурко думаеть еще заняться въ будущемь. Вы говорите,—негодующе обращается ораторъ къ министерской ложъ,—что вы семей крестьянъ куска хлъба не лишали, а я вамъ докажу, что вы у женщинъ и ребятъ вырывали кусокъ хлъба.

— Еще хуже было!—раздаются голоса.

— У меня на рукахъ много документовъ, но я прочту одинъ. Миъ пишутъ изъ Курмышскаго уъзда, что земскій начальникъ Таушевъ лишаетъ пособія семьи крестьянъ, участвовавшихъ въ аграрныхъ безпорядкахъ. Эти безпорядки произошли въ имъніи г. Таушева. Это уже месть и злоба.

— Позоръ! — раздается возгласъ.

— Гг. министры у себя подъ носомъ ничего не знаютъ. Вы заговорили о своевременности! Когда заходитъ рѣчь о сиятін военнаго положенія или чрезвычайной охраны, вы не торопитесь, а туть, когда потребовалась многомилліонная затрата, являетесь своевременно.

— Върно! раздаются голоса.

— Мы зпаемь, три четверти денегь остаются въ карманахь, начиная съ министерства внутреннихъ дѣлъ. Грабить русскій народъ гг. министры никогда не опоздають. (Громъ аплодисментовъ слюва). Но мы возьмемъ дѣло народа въ наши пезамаранныя руки.

Ораторъ предлагаетъ послать на мѣсто депутатовъ по одному отъ каждой губернін, которые совмѣстно съ земскими учрежденіями организовали бы дѣло продовольственной помощи.

— A отъ гг. министровъ мы потребуемъ, и у нихъ не будетъ силы отказать намъ въ этомъ требованіи, несмотря на штыки и пулеметы, чтобы всъ суммы, которыя остались неизрасходован-

ными, поступили въ нашу комиссію, но чтобы дать хотя бы одну копейку тому министерству, гдѣ находится г. Гурко, этого не будеть. (Снова аплодисменты). Зайдеть ли рѣчь о продовольственной помощи или о другихъ какихъ вопросахъ, они отъ насъ услышать одинъ отвѣть: Когда же у васъ хватить норядочности и чести, чтобы убраться отсюда вонъ!—заканчиваеть ораторъ, и, подъ аплодисменты и крики: «Долой», «Уйдите прочь», по адресу министерства, -покидаетъ канедру.

Г. Аладына смъпяеть г. Родичевь. Онь указываеть на основную причину зла—на нашу систему управленія, которая довела страну до обнищанія. По поводу требованія политической благонадежности при оказаніи помощи голодающимь, ораторь замъчаеть, что нигдъ въ міръ, даже преступнику, не запретили бы

печь хлъбъ и кормить голодныхъ.

— Мы не имѣемъ права благотворительствовать?.. Вѣдь это неслыханная вещь! Министерство лишаетъ права подавать милостыню! Вѣдь не пустили врачей къ голодающимъ! Это вопіющее превышеніе власти! Какое военное положеніе это дозволяеть? Въ какомъ законѣ, въ какой совѣсти это писано? Это не натяжка и не софизмъ, если я скажу, что страна будетъ голодать до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать дѣленіе на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ. Вѣдь это дѣленіе—изобрѣтеніе парижской революціи, но даже и Маратъ не запрещаль кормить голодныхъ! (Громъ аплодисментовъ).

Ораторъ приходить къ выводу, что страна только тогда будеть сыта, когда она будетъ жить свободнымъ трудомъ и когда

прекратится разрушение страны самимъ правительствомъ.

Послѣ двухъ-трехъ замѣчаній слѣдующихъ ораторовъ, слово вновь предоставляется г. Стольшину.

— Я вхожу на канедру, чтобы внести инкоторыя поправки.

Г. Столышинъ приводить эти поправки.

— Что же касается ораторовъ слѣва, то на ихъ анекдоты, кле-

веты и угрозы...

С. А. Муромцевъ, который такъ внимательно слъдилъ, чтобы не было непарламенскихъ выраженій, не догадался или не успъль остановить оратора, и лъвая отвътила бурнымъ взрывомъ протеста.

— Вонъ! Долой! Онъ оскорбиль депутата!

Разыгрывается невиданная сцена. Г. Столыпинъ, русскій министръ внутреннихъ дѣлъ, стоитъ на трибунѣ, весь вытяпувшись, въ вызывающей поэѣ, съ красными пятнами на щекахъ и,

почти задыхаясь, старается перекричать представителей крайней лівой русскаго парламента.

— Я представитель закона!—выкрикиваеть министръ.

— Вонь его! Долой!—стонеть лавая.

«Я носитель»... «Захватить»... «Исполнительную власть»,—долетають отдёльныя фразы г. Столыпина среди страшнаго шума.

Дальше уже инчего не слышно: крикъ, шумъ; многіе вскочили съ мѣстъ. Г. Муромцевъ безномощно машетъ колокольчикомъ...

Но вотъ министръ кончилъ и занялъ свое мъсто.

Аудиторія стихла.

Черезъ минуту г. Столыпниъ нокидаетъ залу. Но опъ не ущелъ, а только вышель въ кулуары на нѣсколько минутъ перевести духъ послѣ жаркой схватки. Его окружаютъ нѣсколько депутатовъ—гг. Кедринъ, Львовъ и др.—тутъ же вертятся журналисты.

Затемъ г. Столышинъ возвращается.

Общія пренія по поводу отвъта министра копчились. Идеть споръ о редакціи перехода къ очереднымъ дѣламъ. Заслуживаеть быть отмъченнымъ, какимъ образомъ была выработана эта формула. Основой для формулы послужилъ слѣдующій текстъ, предложенный г. Набоковымъ отъ имени партіи к.-д.: «Государственная Дума, признавая, что дѣло продовольственной помощи населенію тормозилось больше всего вмѣшательствомъ администраціи, руководившейся въ этомъ святомъ дѣлѣ помощи соображеніями о политической благонадежности, полагая необходимой организацію помощи при участіи общественныхъ элементовъ, разработку плана и организацію поручаеть продовольственной комиссіи и переходить къ очереднымъ дѣламъ».

Но затъмъ, подъ давленіемъ «трудовиковъ», въ формулу были

внесены поправки.

Наиболье существенная поправка принята по настоянію г. Аладына. Она состояла въ порученіи существующей нарламентской продовольственный плапъ, при которомъ расходованіе всёхъ суммъ находплось бы подъ постояннымъ контролемъ Думы. Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ «трудовиковъ» былъ сдёланъ послёдовательный и логическій выводъ изъ основнаго положенія формулы, что дёло помощи голодающимъ тормозится министерствомъ, которое руководствуется соображеніями о политической неблагонадежности. Заслуживаетъ далье быть отміченнымъ, что поправка, предложенная депутатомъ Галецкимъ и заключающая требованіе, чтобы нынішнему министерству не была отпущена ни одна конейка денегъ

на организацію продовольственнаго дёла, была отвергнута. По выраженію одного изъ ораторовь, припять такое рёшеніе—это значить осуществить поговорку: «паны дерутся, а у хлопцевъчубы болять».

Формула перехода къ очереднымъ дѣламъ принята. Вопросъ псчерпанъ, и г. Столыпинъ съ г. Гурко собираются уходить, но какъ только они поднялись со своихъ мѣстъ, спова начался шумъ и крики: «долой». Опи остановились. На лицѣ г. Гурко, худомъ и блѣдномъ, играла злая улыбка. Черезъ минуту, когда вниманіе аудиторіи было отвлечено отъ министерской ложи, г. Гурко быстро повернулся и поспѣшно покинуль залу.

Объщаніе внести законопроекть объ ассигнованіи многомилліоннаго расхода на продовольственное дѣло, о которомъ говориль г. Столышинь, министерство не замедлило исполнить.

Кстати сказать, это было единственное «объщаніе», котороє оно исполнило: такія объщанія всегда исполняются... Мпинстерство внутреннихъ дъль потребовало 50 милліоновъ на продовольственную кампанію и просило министра финансовъ изыскать эти средства путемъ новыхъ кредитныхъ операцій.

Намъ нужны деньги,—заявило министерство,—ассигнование необходимо, а взять деньги неоткуда. Остается одно средство—новый заемъ.

Предложение министерства поступило на обсуждение продовольственной и бюджетной комиссій.

Комиссін работали день и ночь. Одно изъ засѣданій продолжалось 13 часовъ подъ-рядъ. На этомъ засѣданіи (не публичномъ, согласно положенію о Государственной Думѣ) присутствовали гг. Коковцевъ и Столыпинъ и давали свои объясненія. Комиссін представили свои заключенія Думѣ.

Думъ предстояла трудная задача.

Первый бюджетный вопросъ явился очень серьезнымъ моментомъ. По условіямъ переживаемаго времени опъ представляль задачу особенно трудную: съ одной стороны, неотложная нужда, а съ другой—птоги хищническаго хозяйничанья стараго режима. Была и третья причина, усложнившая задачу Думы. Дума всего нъсколько дней, какъ успъла избрать бюджетную комиссію, которой сразу пришлось столкнуться съ вопросомъ огромной важности, и въ довершеніе всего комиссіи пришлось имъть дъло съ

такимъ опытнымъ и върнымъ слугой стараго режима, какъ г. Коковцевъ. Но, несмотря на всъ эти трудности, Дума съ честью выполнила возложенныя на нее задачи.

Сущность заключеній, предложенныхъ Дум'я бюджетной ко-

миссіей, сводилась къ следующему:

Обѣ комиссіи соглашались съ первою частью министерскаго предложенія, признавъ ассигнованіе на продовольственную кампанію пеотложнымъ и безусловно необходимымъ.

Но онт, во-первыхъ, нашли, что итть необходимости въ ассигнованіи 50-ти милліоновъ и что пока можно ограничиться 15-ю милліонами. Это—во-первыхъ. Во-вторыхъ, отпосительно источника для покрытія этого непредвиденнаго расхода онт, такъ сказать, роковымъ образомъ разошлись съ офиціальными представителями власти. Тт предлагали старый рецентъ— заемъ. Комиссіи твердо отвтили: «Ни за что!».

Мотивировку заключеній, къ которымь пришли комиссіп, взяли на себя отъ имени продовольственной комиссіп ки. Львовъ, и отъ имени бюджетной—г. Герценштейнъ. Кн. Львовъ доложиль Думѣ, что, по свѣдѣніямъ продовольственной комиссіп о размѣрахъ бѣдствія, постигшаго пеурожайныя мѣстности, придется потратить сумму болѣе значительную, чѣмъ испрашиваетъ министерство.

Но ближайшіе расходы на обсёмененіе полей могуть ограничиться 15-ю милліонами рублей. Поэтому продовольственная комиссія и пришла къ заключенію о необходимости ассигновать эту сумму, поручивъ завёдываніе продовольственнымъ дёломъ мѣстнымъ организаціямъ и поставивъ дѣятельность министерства въ борьбѣ съ голодомъ подъ постоянный контроль Государственной Думы.

Въ то время, какъ на долю ки. Львова выпала, такъ сказать, позитивная часть даннаго вопроса, г. Герценштейнъ взялъ на себя часть критическую, и съ свойствейнымъ ему умѣньемъ, знаніемъ и остроуміемъ разбилъ предложеніе министерства.

Во избъжаніе всякихъ недораумзъній и нареканій, отъ которыхъ, вирочемъ, внослъдствін недобросовъстные люди и не подумали избавить Думу, г. Герценштейнъ ясно и категорически заявиль:

— Не подлежить ни малъйшему сомнънію, что мы безь всякой уръзки и сокращеній, безь всякаго торга должны ассигновать все то, что необходимо на пужды продовольствія. Отъ имени объихъ комиссій, я заявляю, что мы безусловно признаемъ не-

обходимымь птти навстръчу обоимь министрамь, что мы не желаемъ сокращать назначенную сумму и признаемъ необходимымъ, можетъ-быть, даже и увеличить ее. Но вотъ все дъло въ томъ, откуда взять деньги?

Этому вопросу г. Герценштейнъ посвящаеть особое внимание.

— Министръ финансовъ былъ столь любезенъ, что помогъ намъ въ этомъ. Онъ намъ сказалъ: «Зачѣмъ вамъ безпоконться, я выпущу ренту на пужную сумму, и весь вопросъ разрѣшенъ». Правда, у насъ нѣтъ полной свободы печати, но печатный станокъ въ экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ всегда въ его распоряженіи.

Смъхъ прерываетъ оратора.

— Но туть-то мы съ пимъ и несогласны. На засъданіи членовъ бюджетной комиссіи министръ финансовъ раскрыль передъ нами такую картину, послѣ которой у насъ не оставалось ни малѣй-шаго сомнѣнія, что путемъ займовъ мы дѣлу помочь не можемъ. Онъ намъ сказалъ: «Мы жили слишкомъ широко и не по средствамъ». Это большая заслуга со стороны министра финансовъ, что онъ напомнилъ намъ, что мы жили не по средствамъ и что впредь, значить, надо жить по средствамъ...

Снова смвхв.

- Онъ сказаль: «Положеніе наше гораздо хуже, чёмъ вы думаете. Вы полагаете, что наше положеніе вёрно обрисовано во всеподданнёйшемъ отчетё? Нёть, туда понали только пзвістныя суммы; есть такія суммы, которыхъ тамъ нёть и которыя были опубликованы только тогда, когда была рёчь о новомъ займё». Для чего, собственно, понадобился этоть заемъ? Туть только мы узнали, что у насъ есть старые большіе грёхи. При такихъ условіяхъ становится поневолё страшно. Если у насъ есть грёхи, о которыхъ мы узнаемъ только попутно, если у насъ есть долги на довольно крупную сумму, если оказывается, что на ликвидацію этой несчастной войны потребуются еще сотни милліоновъ, то мы поневолё должны остановиться на вопросё: пеужели мы впредь будемъ дёлать такіе новые займы на большія суммы? Попробуемъ, нельзя-ли иначе дёйствовать?
- Остается одинь путь, говорить далъе г. Герценштейнъ, жить по средствамъ. Мы и предложили г. министру финансовъ пересмотръть смъту.
- Но вёдь остается всего полгода. Такіе пустяки. Вёдь пересмотрёть смёту—это такъ непріятно. Мы лучше въ будущемъ станемъ жить по средствамъ и итти путемъ добродётели. Но

г. министръ самъ сказаль, что денегь намъ нигдѣ не дадутъ. Если выпустить ренту, то это понизить цѣпность уже существующихь бумагь. Такъ сдѣлаемъ сегодня то, что совѣтують сдѣлать завтра. Перейдемъ, паконецъ, къ мирному, скромному, бытьможетъ, мелочному веденію хозяйства:

Ораторъ выражаетъ надежду, что г. министръ этому поможетъ.
— Это съ его стороны будетъ, конечно, большая жертва.
Мы знаемъ, что за каждой цифрой бюджета стоитъ живой человъкъ, стоитъ учрежденіе, которое цѣнко держится за благопріобрътенное. Но что же дѣлать? Съ того дня, какъ явилась Дума, каждая копейка должна бытъ на учетѣ!

Громъ аплодисментовъ прерываеть оратора. Г. Герценштейнъ доказываеть, что извлечение изъ нашего бюджета новыхъ средствъ и сокращение расходовъ вполнъ возможны. Онъ приводить два

примфра:

— Вѣдь воть нашлись же деньги—одинь милліонъ сто шестнадцать тысячь—на усиленное довольствіе пограничной стражи. (Смюхъ). Пли воть въ текущемъ году ассигновано пять милліоновъ на переселеніе крестьянъ. Г. главноуправляющій земледѣліемъ и землеустройствомъ—большой сторонникъ переселеній, но въ этомъ году и онъ, вѣроятно, не думаетъ переселять крестьянъ.

Попутно г. Герценштейнъ отмѣчаеть еще одну цифру въ 1.770,000 рублей на аренды.

— Земель ужъ пътъ. Даютъ денежную аренду. Въдь это, я думаю, можно сократить?!.

Снова аплодисменты.

Ораторъ не находить нужнымъ останавливаться на другихъ примърахъ и вновь выражаеть увъренность, что министръ финансовъ поможеть,—благо ему техника извъстна и хорошо изучена. Путь къ займамъ расточителенъ и опасенъ. Пора, нако-

нецъ, его совершенно оставить.

Г. Герценштейна смъняетъ г. фонъ-Рутценъ. Онъ останавливается на картинъ неописуемаго состоянія, въ которомь находится нашть кредить. Такія государства, какъ Португалія и Румынія, достають деньги на болье дьготныхъ условіяхъ, чьмъ Россія. Итти путемъ дальныйшихъ займовъ немыслимо. Остается одинъ путь: сокращеніе расходовъ на всю эту массу ненужныхъ учрежденій и дорого стоящихъ должностей, но здъсь страна снова стальивается съ министерствомъ. Оно не въ состояніи удовлетворять

духовнымъ запросамъ. Теперь оказывается, оно не въ состояніи удовлетворить и хозяйственнымъ пуждамъ.

— Пусть же они уйдуть, — закончиль ораторъ, — и чемъ ско-

ръе, тъмъ лучше!

Авая словно ждала этихъ словъ и разразилась криками: «Въ отставку». Г. Коковцеву, возседающему въ министерской ложе въ единственномъ числе, приходится принять этотъ вызовъ на свой собственный счеть.

— Г. министръ финансовъ, —произносить въ это время предсъдательствующій, кн. Долгоруковъ.

Г. Коковцевъ не безъ пѣкотораго видимаго смущенія поды-

мается на канедру.

Во-первыхь, это его первый дебють передъ Думой, а во-вторыхь, положение щекотливое—это онь отлично сознаеть.

— Неблагодарная задача—всходить на качедру послѣ оратора, который подъ аплодисменты закончиль свою рѣчь заявленіемъ, что министерство должпо уйти въ отставку,—начинаетъ г. Коковцевъ.

Лъвая услыхала слово: «Въ отставку» и отвъчаеть возгласомъ: «Да, да!».

Но г. Коковцевъ считаетъ своею обязанностью говорить.

Его рѣчь, съ вившней стороны, не оставляла желать ничего большаго.

Джентльменъ, совершенивйшій джентльмень!

Конечно, могло казаться, что джентльмень бы не сталь оставаться послѣ того, какъ ему столь усиленно и недвусмысленно указывали на дверь, но это между прочимъ.

Плавная ръчь, нъсколько, правда, скомканцая и изобилующая повтореніями, была безусловно корректна и крайне сдержанна.

По тону, повторяемъ, это была отличная рѣчь, а по существу старая пѣсня, давно и хорошо знакомая: денегь нѣтъ, взять ихъ неоткуда, деньги, между тѣмъ, необходимы, пбо нужда стучится въздверь:

— Дѣло заключается въ томъ, что мы всѣ здѣсь, не взирая на существующую разницу между нами, мы всѣ находимся передъ нуждою. Теперь не время говорить о довѣріп или педовѣрін.

Въ аудиторіи смъхъ.

— Въ отставку!—закричали «трудовики», которые остаются върными своей тактикъ.

Это смутило г. Коковцева, и краска бросилась ему въ лицо,

но, сдерживая себя, онъ продолжать:

— 15-ти милліоновъ положительно не хватить. Это только частица. Получивъ такое ассигнованіе, правительство будеть облечено полномочіями недостаточными.

Ораторъ поясияеть, что правительство будеть лишено возможности своевременно сдёлать закупки. И потому—сразу нужны всё деньги. Затёмъ ораторъ переходить къ предмету, по его выраженію, «болёе ему близкому»—къ вопросу о смётё. Онъ заявляеть свою искреннюю готовность на сокращеніе смёты, но сдёлать это невозможно.

— Надо говорить истиниую правду,—замѣчаеть министръ,—какъ ни сокращать смѣту, не то что всѣхъ 50-ти милліоновъ, а и 15-ти не набрать. Таково глубокое убѣжденіе г. министра финансовъ. Если Дума вынесеть постановленіе искать, то онъ сочтеть долгомъ передъ Думой искать, но напередъ заявляетъ, что ничего не найдетъ.

Это быль уже новый тонь министерской рычи. Министръ уже говориль о «долгы» передъ Думой и согласии исполнять ея постановления.

Ораторъ продолжаеть:

— Сократить статьи расходовь на отдёльныя учрежденія невозможно,—мы связаны закономъ.

Ораторъ продолжаетъ, что, быть-можетъ, можно сократить штаты отдъльныхъ учрежденій, но это можетъ произойти въ законодательномъ порядкъ. На это нужно время, а нужда не ждетъ. Отвъчая на замъчаніе г. Герценштейна, г. министръ заявляетъ, что 1.116,000—усиленное довольство пограничной стражи—дъйствительно были ассигнованы, но до сихъ поръ этотъ расходъ не произведенъ, за отсутствіемъ средствъ. Въ концъ концовъ, г. Коковцевъ все-таки сдается и заявляетъ, что министерство отпустить 15 милліоновъ, но затъмъ оно не произведетъ другихъ обязательныхъ расходовъ. Г. министръ говоритъ объ общемъ состояніи финансовъ. Плачевное состояніе... Еще въ 1905 году остались невыполненные расходы, а въ будущемъ предстоятъ еще многочисленные расходы:

— Министръ финансовъ не исполниль бы своего долга передъ Государственной Думой, если бы не довель объ этомъ до ея свъдънія,—замѣчаетъ ораторъ.

Г. Коковцевъ говорить о себъ въ третьемъ лицъ. Онъ повторяетъ, что министерство не отказывается изыскивать средства, но, все равно, новые источники необходимы, и придется восполнить образовавшійся пробъль.

— Въ скоромъ времени мы или наши преемники придутъ въ Государственную Думу...

— При этихъ словахъ лъвая не пропустила случая крикнуть:

«Въ отставку!».

Г. Коковцевъ переходить къ вопросу о займъ.

— Не думайте, что заключать займы—это удовольствіе, особенно для министра финансовъ. Но когда неурожай въ 130 увздахъ,

когда въ закромахъ ни зерна, надо пайти деньги.

Г. Коковцевь заявляеть, что въ компетенцію Государственной Думы входить лишь предоставленіе полномочій на изысканіе псточниковь, а порядокь изысканія относится къ области верховнаго управленія.

— Ого! Воть оно что! — раздаются голоса.

Г. Коковцевъ переходить къ выводамъ и въ десятый разъ повторяеть, что безъ новыхъ источниковъ не выйти изъ финансовой нужды.

Подъ крики: «въ отставку», опъ покидаетъ канедру.

Слово предоставляется г. Іоллосу. Онъ напоминаетъ г. министру, какъ легко увеличиваются отдъльныя статьи смъты. Такъ, въ текущемъ году бюджетъ министерства внутреннихъ дълъ увеличенъ на 23 милліона рублей, потребовавшихся на содержаніе стражниковъ.

- Ага! Воть какъ! - раздаются голоса.

— По подсчету одного изъ депутатовъ, —заявляетъ г. Іоллосъ, —тъхъ денегъ, которыя расходуются въ его губерніп на содержаніе стражниковъ, хватило бы на обсъмененіе полей въ этой губерніи.

Ораторъ замѣчаетъ, что было бы просто стыдно для великой державы, если бы она для того, чтобы достать 15 милліоновъ,

была вынуждена прибъгнуть къ займу.

— Г. министръ словно хочетъ показать, что Государственной Думъ недостаточно дороги интересы голодающихъ, но русскій народъ никогда этому не повърить.

Громъ аплодисментовъ.

Ораторъ напоминаеть г. министру объ увеличении въ текущемъ году промыслового налога, объ остаткахъ по военному бюджету.

Г. Коковцевъ считаетъ пужнымъ немедленно отвътить г. Іоллосу и снова всходитъ на каеедру. Напрасно г. Іоллосъ приписываетъ г. министру финансовъ намекъ на то, что, будто Го-

сударственная Дума недостаточно тепло отнеслась къ нуждамъ голодающихъ.

— Я не позволяю себъ ни намековъ, ни догадокъ, ни умолчаній,—замъчаетъ г. Коковцевъ.

Отвъчая на вопросы г. Іоллоса, министръ доводить до свъдънія Думы, что увеличеніе промыслового налога уже принято во вниманіе при составленіи текущей смъты, а что касается военнаго въдомства, то никакихъ остатковъ туть не имъется.

Снова крики: «въ отставку», и г. Коковцевъ покидаетъ ка-

еедру:

Слово снова предоставляется г. Герценштейну. Онъ подчеркиваеть заявленіе, сдёланное г. министромъ. 15 милліоновъ будуть даны,—слёдовательно, пициденть исчернанъ, а что касается будущаго, то министерство войдеть съ новыми предложеніями, п Дума не задержить ихъ разсмотрёніе, а пока г. Герценштейнъ даеть г. министру «одинъ маленькій совёть», какъ сократить расходы:

— Ремонтируйте квартиры своихъ сотоварищей поскромиве

и «хороните» ихъ по болъе дешевому тарифу!

Смѣхъ и взрывъ аплодисментовъ. Крики: «Дурново!» «Двѣсти тысячъ!».

Г. Коковцевъ не выдержаль и покидаеть залъ. Онъ прошелъ мимо, весь красный, съ каплями пота на лбу. Въ дверяхъ онъ на минуту остановился, а затъмъ, словно раздумавъ, вернулся въ ложу.

Говорить Родичевь. Опъ освъщаеть вопрось съ точки зрънія общей политики.

— Г. министръ въ засъданін комиссіи объясниль, что въ прошломь году первые мъсяцы поступленія доходовъ шли хорошо, но посльдніе два мъсяца, ноябрь и декабрь, все испортили, совершенно непредвидънно. Но въдь въ этомъ все дъло. Они не предвидъли того, что всъ предвидъли, всъ, кто наблюдалъ и думалъ. Всъ знали, къ чему приведеть ихъ политика. Что же, въ этомъ году то же предвидится?—спрашиваетъ ораторъ.

Онь напоминаеть, что въ текущемъ году ассигновано 20 милліоновъ бакинскимъ пефтепромышленникамъ. Это значить, что князь Голицынъ и г. Накашидзе обощлись государству въ 20 милліоновъ рублей. Въдь это всъ предвидъли. Въ государствъ не хватаетъ средствъ. А если оно станетъ тратить ихъ на оборудованіе революціи въ странъ?.. (Смюжь).

Ораторъ продолжаеть:

— Я говорю, что вопросъ въ рукахъ личнаго состава министерства. Есть средство поднять наши бумаги. Когда онъ поднимаются? Когда на биржъ распространяется слухъ объ уходъ министерства. И вотъ когда этотъ слухъ станетъ фактомъ, тогда будетъ положено начало упорядоченію русскихъ финансовъ и возстановленію русскаго кредита. П въ финансовомъ вопросъ, какъ и въ другихъ, представляется слъдующая альтернатива: либо — порядокъ, либо — министерство. Когда же, наконецъ, это поймутъ гг. министры?

Ораторъ выражаеть падежду, что защиту новаго законопроекта о будущихъ ассигновкахъ министръ уже передастъ своему пре-

емнику:

Дума постановляеть не прерывать засъданія до окончательнаго

разрѣшенія стоящаго на очереди вопроса.

Слово предоставляется г. Рамишвили, который отъ лица своей партіи, соціаль-демократовъ, заявляеть, что потребуются большія затраты.

— Я не видаль ни одного министра,—говорить онь,—ни одного губернатора, ни одного городового, который бы голодаль. Но на одни расходы по содержанію приставовь можно спасти оть голода нъсколько крестьянскихь семей. Г. министръ финансовъ говориль объ учрежденіяхь, о неприкосновенности суммъ, ассигнованныхь на эти учрежденія, а развъ русское крестьянство не составляеть учрежденія?—восклицаеть Рамишвили.

Аудиторія рукоплещеть. Затьмъ г. Рамишвили вносить предложеніе, сущность котораго сводится къ тому, чтобы не допускать администрацію къ продовольственной помощи и взять все дъло въ свои руки.

Деп. Локоть возвращается къ мысли о необходимости сокращенія бюджета 1906 г.

— По бюджету 1906 г. обыкновенные расходы сравнительно

сь 1905 г. увеличились на 102 милл. руб.

На что же пошло это превышеніе обыкновенныхъ расходовъ? Самой крупной статьей этого превышенія являются платежи  $^{0}/_{0}^{0}/_{0}$  по займу 32-хъ милліоновъ. Затѣмъ характерна статья въ  $24^{1}/_{2}$  милліона на успленіе штата чиновъ полиціи и земскихъ стражниковъ. Въ моментъ, когда Россія переживаетъ полное разореніе, находятся средства на усиленіе стражниковъ. Далѣе, характерна статья въ 31 милл. на улучшеніе продовольствія войскамъ. Мы знаемъ, чѣмъ вызванъ этотъ расходъ. Конечно, не заботливостью бюрократіи объ улучшеніи положенія нижнихъ

чиновъ въ армін и флоть, но только опасеніемъ того, что эти нижніе чины арміи и флота уже заражены смутою, а это можно остановить только улучшеніемъ матеріальнаго положенія нижнихъ чиновъ. Это быль политическій ходъ бюрократическаго правительства, который не привель къ улучшенію положенія дѣла.

Итакъ, единственный выходъ-сокращение бюджета.

Эта мысль была воспринята всей Думой, и послё нёсколькихъ дополнительныхъ замёчаній, заключеніе, предложенное бюджетной комиссіей, принимается цёликомъ.

Это—быль единственный законь, принятый Думой и получившій дальнѣйшее движеніе въ законодательномъ порядкѣ: одобренный послѣ бурныхъ преній Государственнымъ Совѣтомъ, онъ быль санкціонированъ Верховной властью.

Это быль конституціонный первенець, который пока остается

единственнымъ.

Но увы! Не прошло и нѣсколькихъ недѣль, какъ этотъ единственный конституціонный законъ потеряль всякое значеніе.

Того, что гг. министрамъ не удалось при существованіи Думы, они добились послѣ ея роспуска, и ассигнованія на продовольственное дѣло были имъ предоставлены въ желательныхъ для нихъ формѣ и размѣрахъ.

## XVI.

# Запросы. Отвъты министровъ.

Наряду съ законодательной работой Дума несла передъ страной тяжкую повинность, столь трудную и изнуряюще-утомительную, какая врядъ-ли выпадала на долю другого парламента.

Эта повинность заключалась въ запросахъ о незакономфриыхъ

и преступныхъ дъйствіяхъ должностныхъ лицъ.

Дума должна была откликаться на доносящіеся къ ней со всѣхъ сторонъ вопли истерзанной страны, должна была поддерживать свой моральный авторитеть, становиться защитницей и

заступницей за попираемыя права.

Но запросы все росли и росли, поглощая многіе часы п цёлые дни, въ ущербъ законодательному творчеству, грозили превратиться въ гору.

эта гора раздавить министерство. Тогда думали, что

И Дума безъ устали трудилась надъ разработкой запросовъ п въ особой комиссіи и въ общихъ собраніяхъ:

Запросы большей частью носили однообразный характерь.

Они говорили о голодовкахъ въ тюрьмахъ, истязаніяхъ арестованныхъ, ссылкахъ безъ следствія и суда, разстрелахъ и убійствахъ.

Они говорили, они кричали о томъ нелѣпомъ, ужасномъ, сумбурномъ состоянін, въ которомъ и въ то время находилась Россія съ ея конституціей для Таврическаго дворца и царствомъ полнаго произвола для всего остального государства.

Въ Таврическомъ дворцъ засъдалъ парламентъ, обсуждались

законопроекты, говорились громкія ржчи.

Предсъдатель слъдиль за соблюдениемъ парламентскаго ритуала, ораторовъ за «непарламентскія» выраженія. и останавливаль Каждый шагь обсуждался съ точки зрвнія законности и парламентаризма.

А кругомъ продолжали твориться ужасы, отъ которыхъ кровь стыла въ жилахъ и которые переносили въ самые страшныл

времена среднев вковья.

Запросы говорили, какъ о неопровержимыхъ фактахъ, о такихъ вещахъ, какъ истязанія голодомъ, вырываніе волосъ, присыпаніе свіжихъ ранъ солью, распарываніе животовъ, о безнаказанныхъ убійствахъ стражниками мирныхъ жителей, о пыткахъ усовершенствованными способами и т. н.

И не хотилось вфрить, что объ этомъ говорять въ XX въкъ,

въ ствнахъ русскаго парламента!

Никакая дьявольская фантазія не могла придумать болье

ужаснаго, безсмысленнаго и кроваваго кошмара.

Но это было. Запросы вносились десятками, ихъ обсуждали, редактировали, принимали, признавали срочными, а они все росли и росли съ каждымъ днемъ. Положение становилось настолько невыносимымъ и нелъпымъ, что, казалось, — страна должна будеть стряхнуть съ себя этоть страшный кошмаръ.

И только въра въ благополучный исходъ давала силы Думъ для этой трудной, неблагодарной, прямо изнуряющей работы. Дума начинала и кончала засъданія запросами, вставала и засыпала съ этими прэклятыми вопросами, это была ся утренняя и вечерняя молитва, то горячая и страстная, то тоскливая и флегматичная.

Мы пе станемъ останавливаться на обзорѣ всей массы редактированныхъ и принятыхъ Думой запросовъ: это была бы тоже тяжелая и въ виду роспуска Думы совершенно безцѣльная работа.

Но нѣкоторые запросы настолько важны и характерны для дѣятельности покойной Думы и пережитаго историческаго періода, что на нихъ необходимо остановиться.

Одни изъ этихъ запросовъ, въ виду ихъ совершенно самостоятельнаго значенія и обширности, какъ-то: вопросъ о помощи голодающимъ, о бълостокскомъ погромѣ и мобилизаціи казачьихъ полковъ, выдѣлены въ особыя главы. О другихъ будетъ рѣчь въ этой главѣ, значительная часть которой посвящена отвѣтамъ министровъ на внесенные запросы.

Еще въ самомъ началѣ своей дѣятельности, по собственной пниціативѣ, Дума выработала и приняла одинъ запросъ, который по многимъ причинамъ, въ виду своего значенія, заслуживаетъ быть поставленнымъ во главѣ всѣхъ прочихъ запросовъ.

Это быль запрось о печатаніи черносотенныхъ телеграммъ въ офиціальной части «Правительственнаго Вѣстника».

Въ теченіе ряда дней нашъ офиціальный органъ печаталь телеграммы отъ разныхъ черносотенныхъ организацій стереотинныя, циничныя, человѣконенавистиическія, пахнущія кровью. Все, что оставалось въ Россіи низменнаго, подлаго, отверженнаго, приведенное въ движеніе рукою, дѣйствующею изъ центра, слало свои проклятія возрождающейся обновленной Россіи.

И всѣ проклятія и инспнуаціи нашли себѣ радушный пріемъ на страницахъ правительственнаго органа, который съ какимъ-то злорадствомъ ихъ группировалъ.

Эта дъятельность правительственнаго органа не могла не обратить на себя вниманія народныхъ представителей, и въ результать появился запросъ, авторы котораго совершенно справедливо внесли его въ видъ срочнаго предложенія.

Противъ безотлагательнаго разсмотрѣнія предложенія высказался только одинъ человѣкъ.

Это быль ки. Волконскій.

«Человъка можно иной разъ узнать по мелочамъ».

Ки. Волконскій противъ самаго предложенія по существу не возражаль. Онъ только, недоумѣвая, пожималь плечами:

— Господа, что туть экстреннаго, неотложнаго? Я, право, не

знаю.

Г. Набокову пришлось дать недоумъвающему кн. Волконскому

нъкоторое объяснение.

— Эти телеграммы возбуждають общественное мивніе противы высшаго закоподательнаго учрежденія и возбуждають одну часть населенія противъ другой.

Кн. Волконскій, когда ему это повторили, кажется, убъдился или сдълаль видь, что убъдился. По крайней мъръ, когда запросъбыль поставлень на баллотировку, уже никто въ Думъ не возражаль противъ.

Любопытно отмътить нъкоторыя замъчанія товарищей кн. Вол-

конскаго по партіп-гр. Гейдена и г. Стаховича.

Въ мотивировкѣ запроса, между прочимъ, говорилось, что «телеграммы колеблютъ достоинство лица, къ которому онѣ обращены».

Г. Стаховичь предлагаеть исключить эту фразу. Никакія нель-

ство Государя.

Г. Набоковъ объясниль, что телеграммы не колеблють достоинство Государя, а лишь направлены къ его колебанію, такъ какъ призывають Государя «убрать» Думу и къ другимъ дъйствіямъ, несогласнымъ съ основными законами, утвержденными самимъ Государемъ.

Но г. Стаховича поддерживаеть гр. Гейдень, который полагаеть, что имени Государя не надлежить вовсе касаться, и г. Набоковь, какь одинь изъ авторовь запроса, соглашается исключить отмъ-

чепную фразу, разъ она вызываеть нѣкоторыя возраженія.

Запросъ быль принять единогласно.

Дальнъйшая исторія этого запроса очень любопытна.

Дума признала запросъ срочнымъ, Дума хотела скорей поло-

жить конець этимъ инсинуаціямъ по адресу парламента.

Прошла недёля, и воть г. предсёдатель совёта министровъ прислаль свое «отношеніе», сухое и корректное, но звучащее, какъ новое оскорбленіе, какъ новое издёвательство надъ народными представителями.

Г. министръ «не усматриваеть, чтобы запросъ непосредственно касался дѣль, разсматриваемыхъ въ Думѣ», и потому не считаетъ нужнымъ отвѣчать по существу.

Это отношеніе вызвало бы новый взрывъ, — увы! — безплоднаго и безсильнаго, — негодованія.

Но г. Муромцевъ предупредиль этоть взрывъ.

Доложивъ объ «отношеніи» министра, г. Муромцевъ довель до свъдънія Думы, что онъ лично отвътиль на это отношеніе письмомъ, въ которомъ поясниль, что забота о достопиствъ высшихъ государственныхъ учрежденій составляетъ неизмѣнный предметь постояннаго дѣла Думы».

И тонъ письма, и его форма, начинающаяся словами: «М. Г. Иванъ Логиновичъ!»—вполнъ удовлетворили собраніе, и оно наградило своего предсъдателя дружными, долго не смолкавшими

аплодисментами.

Формула перехода къ очереднымъ дѣламъ, выражающая одобреніе дѣйствіямъ предсѣдателя, была принята единогласно.

Уже тогда Дума почуяла въ этой бюрократической отнискъ, столь корректной по формъ, затаенное злорадство, попяла, что нарочно вставляють палки въ ея колеса.

Но Дума благополучно перескочила черезъ камень, который

бросило министерство.

Но и письмо г. Муромцева не помогло: г. Горемыкинъ онять отписался, заявивъ, что достоинство высшаго государственнаго учрежденія ему то же дорого, но печатаніе телеграммъ въ «Правительственномъ Въстникъ» Думы не касается.

Дума тогда измѣнила редакцію запроса и предложила г. премьеру отвѣтить, преданы-ли суду тѣ, кто печатаеть телеграммы, натравливающія одну часть населенія на другую.

Но и это не помогло. Г. Горемыкинъ отвъчалъ лаконически: Печатаніе телеграммъ къ въдънію Думы никакого отношенія не имъетъ. И все тутъ. Какъ должна была реагировать Дума? Выразить негодованіе, порицаніе, возмущеніе?.. Все это уже было. Не каждаго человъка можно пронять словами. Дума поступила просто: она заявила въ особой резолюціи, что остается при прежнемъ своемъ мнъніи о дъятельности г. министра.

Такъ Дума на этотъ запросъ отвъта и не получила, фактъ,

какъ нельзя болье характерный.

Запросъ о разгромѣ «крестьянскаго союза» всколыхнуль Думу, особенно «трудовую» группу.

Депутать Аникинъ въ обстоятельной рѣчи останавливается на постепенномъ развитіи крестьянскихъ организацій и на борь-

от съ ними администрацін. Г. Аникинъ любитъ говорить примърами и, какъ представитель Саратовской губернін, подробно останавливается на разгромъ, произведенномъ г. Столыпинымъ

въ бытность его саратовскимъ губернаторомъ.

Г. Столыппнъ оказываль давленіе на земскихъ начальниковъ и на старшинъ, принималь всё мёры къ тому, чтобы разбить крестьянскіе культурные центры. Крестьянскіе дёятели были арестованы, и организаціи разрушены.—Г. Столыпинъ,—увёряетъ г. Аникинъ,—позволялъ, однимъ словомъ, всё «дёйствія, которыя обыкновенно называются хулиганствомъ».

Г. Аникинъ не любитъ стъсняться въ выраженіяхъ.

С. А. Муромцевъ протестуеть.

— Къ чему это? Зачъмъ эти оскорбительныя выраженія?..

Но г. Аникинъ стоитъ на своемъ и въ продолжение остальной части своей рѣчи еще дважды обозвалъ нашихъ правителей хулиганами. Онъ настапваетъ на неотложности запроса и выражаетъ надежду, что Дума отнесется къ нему съ полнымъ вниманіемъ.

Затымь говорить г. Михайличенко. Онь остается вырень себы.

Бюрократія и буржуазія пьють народную кровь.

Затъмъ слово предоставляется г. Жилкину. Это служить показателемъ того, что трудовая группа придаетъ запросу важное значеніе.

Г. Жилкинъ—ораторъ совсёмъ другого порядка. У него нётъ выкриковъ, онъ не гонится за рёзкимъ словомъ и умёстъ углубиться въ сущность вопроса. Онъ отмёчаетъ громадную важность крестьянскихъ союзовъ, какъ организацій мирныхъ, умёющихъ направлять стихійное крестьянское движеніе по боле споксйному руслу. Крестьянская Русь, на которой у насъ держится, въ сущности, весь государственный механизмъ, поняла силу и значеніе этихъ союзовъ, и топтать эти союзы, развившісся послё манифеста 17-го октября, значить, уже ронять авторитеть верховной власти. Эта власть не должна покрывать насильниковъ, ибо это значило бы колебать въ народё самые устои монархическаго строя.

Послёднимъ по запросу говорилъ кн. Долгоруковъ. Онъ пришелъ, «чтобы съ этого высокаго мёста облегчить свою совёсть

передъ народнымъ представительствомъ».

Послѣ манифеста 17-го октября, гдѣ ясно и прямо говорилось о свободѣ союзовъ, онъ былъ однимъ изъ первыхъ иниціаторовъ крестьянскихъ организацій. Онѣ быстро разрослись, и вотъ вскорѣ

пришлось видёть, какъ было разгромлено дорогое для него дёло, какъ тысячи людей, принявшихъ участіе въ созданныхъ имъ организаціяхъ, были заключены въ тюрьмы и сосланы въ ссылку, и это гнететь его совёсть. Они, его сподвижники,—въ тюрьмѣ и ссылкѣ, а онъ запимаетъ почетное мѣсто народнаго представителя. Онъ говоритъ о крестьянскихъ организаціяхъ Курской губерніи. Тамъ мѣстиые администраторы, въ сущности, не были илохими людьми, но все же они совершали звѣрства, ибо все зависитъ не отъ людей, а отъ системы. По эти звѣрства—агонія стараго режима. Князь считаетъ нужнымъ, однако, отмѣтить, что чѣмъ дольше будетъ продолжаться эта агонія и преслѣдованіе крестьянскихъ союзовъ, тѣмъ сильнѣе будутъ революціонизироваться крестьянскія массы.

Эта исповъдная ръчь была встръчена громомъ аплодисментовъ. Общія препія по запросу окончены, и для окончательной разра-

ботки было решено передать его въ комиссію.

Отвъта на этотъ запросъ Дума не дождалась.

Въ связи съ запросомъ о разгромѣ крестьянскаго союза находился запросъ объ одномъ изъ членовъ этого союза Антонѣ Щербакѣ.

Этоть запрось заслуживаеть быть отмъченнымь по двумь причинамь: во-первыхь, потому, что для отвъта на этоть запрось сочли нужнымь явиться гг. Столынинь и Щегловитовъ, и, во-вторыхъ, потому, что это быль единственный случай изъ цълой груды, массы запросовъ, когда Думъ удалось кое-что сдълать, чтобы облегчить участь того, на чью судьбу она обратила вниманіе. Щербакъ быль однимъ изъ дъятельныхъ членовъ крестьянскаго союза и наиболье виднымъ делегатомъ на московскомъ съъздъ этого союза.

Когда начался разгромъ союза, Щербакъ попалъ въ тюрьму, откуда его не сочли нужнымъ освободить даже послѣ того, какъ члены центральнаго бюро союза были отпущены па свободу.

М. Ковалевскій засвидітельствоваль передь лицомъ Думы, что онъ лично знаеть г. Щербака, какъ человіка уміренныхъ политическихъ взглядовъ, и просиль признать запросъ о Щербакі срочнымъ.

Г. Щегловитовъ, отвъчая на запросъ, почему судебная палата не пожедала измънить мъры пресъченія по отношенію къ

г. Щербаку, упомянуль о судебныхь преслёдованіяхь, которыя возбуждены противъ Щербака, и заявиль, что, кромѣ судебныхь дёль, о Щербакѣ производится дѣло о высылкѣ его въ порядкѣ чрезвычайной охраны.

— Но объ этомъ вамъ дастъ свёдёнія г. министръ внутреннихъ дёль,—закончилъ г. Щегловитовъ, уступая мёсто г. Сто-

лыпину.

Г. Столыпинъ объяснилъ, съ своей стороны, что по полученіи свёдёній о Щербакъ, онъ внесъ его дъло въ особое совъщаніе при министерствъ внутреннихъ дъль, которое постановило дъло о Щербакъ въ порядкъ охраны прекратить.

Запросъ о звърствахъ на Кавказъ въ виду того вниманія, которое Дума посвятила его обсужденію, заслуживаеть быть особо отмъченнымъ.

По этому вопросу говорили представители Кавказа, «нашей жемчужины», по выражению г. Родичева.

Сколько ужасовъ, крови! Сколько тяжкихъ, гнусныхъ преступленій.

Говорять представители армянь, грузинь, чеченцевь; говорять объ ужасахъ племенной вражды, провокаторски вызванной администраціей, натравливающей другь на друга сожительствовавшія мирно племена, подцявшей кровавое оружіе междуусобной борьбы.

- Такъ жить немыслимо!—заканчиваетъ одинъ изъ ораторовъ, г. Зіатхановъ.—Уже два года плаваемъ мы въ крови, уже два года мы ходимъ по трупамъ! Достаточно, довольно! Довольно любоваться изувъченными трупами и слушать стоны умирающихъ!..
- Что вы сдёлали съ нашимъ краемъ?.. За что вы обратили въ развалины нашу родину? стономъ вырывается изъ груди людей, видъвшихъ неслыханныя страданія.

За что, за что?

Гробовымъ модчаніемъ отвѣчаеть на этотъ стонъ пустующая министерская дожа.

— Дайте намъ возможность устроить свою жизнь! Дайте намъ

возможность назвать вась братьями.

И страстныя призывныя рѣчи текуть и текуть, ища отклика и отвѣта. Каждый говорить оть имени своей націи. И только одинь г. Рамишвили остается вѣрнымъ завѣтамъ соціалъ-демократіи, не признающимъ отдѣльныхъ націй, и вѣрить въ одну силу—въ великій пролетаріать, начертавшій на сьоемъ знамени:

«Пролетарін всёхъ странъ, соединяйтесь».

Эти слова впервые были произнесены въ русскомъ парламентъ, и лѣвая отвѣтила на нихъ громомъ аплодисментовъ. Запросъ о разгромѣ Кавказа, заключавшій указанія на злоупотребленія властей, приведшія къ междуусобной войнѣ, былъ принято единогласно.

Отвътъ на него Дума не получила.

Дпи шли за днями, а запросы росли. Появились запросы новаго характера,—по поводу неразръшенія земскими начальниками сельскихъ сходовъ и преслъдованія крестьянъ за спошенія со своими депутатами, своими излюбленными людьми, по поводу дъйствій нъкоторыхъ губернаторовъ, которые въ своихъ объявленіяхъ стали распространять завъдомо ложныя извъстія о дъятельности Думы, утверждая, будто Дума хочеть отобрать землю у крестьянъ-землевладъльцевъ, и т. д., пот. д.

Это быль уже рядь запросовь о новыхь видахь злоупотребленій

власти, направленныхъ уже противъ самой Думы.

А на ряду съ этимъ шли старые запросы, по которымъ Думѣ пришлось вернуться послѣ разработки ихъ въ коммисіяхъ. Снова замелькали избіенія, аресты, высылки и погромы, снова потянулся безконечно длинный мартирологъ. Дума большей частью слушаетъ молча. Ни возраженій, ни замѣчаній.

С. А. Муромцевъ монотоннымъ годосомъ повторяетъ:

— Запросъ № такой-то... Замѣчанія?.. Баллотпруется... Возражающіе встають... Возраженій пѣть... Принято.

И такъ тянется длинной вереницей. Въ номераціи запросовъ уже замелькали трехзначныя цыфры.

Такъ тянулось изо-дня въ день. Но воть, паконецъ, гг. министры

прислади свои первые отвъты.

Они сами не явились, а прислали своихъ товарищей. Слово предоставляется товарищу министра юстиціп, г. Солертинскому. Повая фигура на думской трибунь,—сенаторъ, старый, почтенный человькъ. Странное и какое-то жалкое внечатльніе производить его рычь. Выдь молодость этого человька прошла въ эпоху обновленія и расцвыта нашего суда. Онь до сихъ поръ, кажется, по привычкы, говорить о суды не иначе, какъ въ возвышенномъ стиль—о святыхъ принципахъ судейской независимости, о правды и милости и т. д. Но служба, долгольтияя служба старому режиму пасилія и

гнета постепенно такъ его засосали, что опъ, кажется, искренно не замѣчаетъ того страшнаго разгрома, которому подверглись наши судебные уставы и не видитъ, что отъ нихъ остались лишь одии обломки. Его прислалъ г. Щегловитовъ дать отвѣтъ на обращенные

Думою запросы.

Первый запрось касается посъщенія тюремь мировыми судьями вы цёляхь провёрки документовь арестованныхь п освобожденія тёхь, кто содержится безь надлежащаго основанія. Прежде всего, г. Солертинскій заявляеть, такь сказать, отводь: аресты вь порядкі охраны кі відінію министерства юстиціи не относятся. Тёмь не меніе, г. министрь готовь дать отвіть. Какь извістно, мировые судьи, посіщая тюрьмы, пользовались правомь, предоставленнымь имь 10-й ст. уст. угол. судопр.

— Эта статья служить доказательствомь того, что отдёльныя законоположенія, не согласованныя съ общимъ режимомъ, являются нежизнеспособными.

П это говорить товарищь министра! А послѣ этого заявленія онъ продолжаеть увѣрять Думу, что министерство, теперешнее министерство, при нынѣшнихъ порядкахъ, будеть представлять Думѣ правду, только правду.

Но послушаемъ дальше г. Солертинскаго.

— Съ этой статьей, являющейся одной изъ минимальныхъ гарантій личности, произошла печальная исторія. Полизмочія, представленныя мировымъ судьямъ, захирѣли, омертвѣли и усиѣли забыться, а когда мировые судьи объ этихъ полномочіяхъ всиомнили, это произвело нѣкоторый переполохъ не только среди тюремнаго персонала, но и среди прокурорскаго надзора. Прокурорскому надзору,—поясняетъ г. Солертинскій,—предоставлены тѣ же полномочія, и прокурорскій надзоръ постарался самымъ ограничительнымъ образомъ толковать эти полномочія,—свои собственныя полномочія!

Далъе г. Солертинскій напоминаеть, что вопрось о правахь мировыхь судей, черезь сорокь льть посль изданія законовь, покаказался настолько новымь Правительствующему Сенату, что онь передаль его на разръшеніе общаго собранія. Г. Солертинскій говорить, не скрывая проническихь ноть. Аудиторія прямо недоумъваеть, но... дальше все становится ясно п просто. Дальше заговорила служба. Г. Солертинскій говорить о заслугахь своего патрона г. Щегловитова, который немедленно «пошель навстрѣчу», увъдомиль, распорядился, разослаль циркуляры, чтобы мировымь судьямь въ тюрьмахь не чинили никакихь препятствій.

Второй запросъ касается безпорядковъ въ екатеринославской тюрьмѣ, гдѣ надзиратели избили и изранили шашками 25 человѣкъ. Этого факта г. Солертинскій не отрицаетъ. Да, это было какъ разъ въ день «пролетарскаго праздника». Арестованные устронли демонстрацію и «стали иѣть иѣсни изъ репертуара такъ-называемыхъ революціонныхъ иѣсенъ». Надзиратели бросились на иѣвцовъ и... въ результатѣ 25 пострадавшихъ, изъ нихъ четыре—тяжело.

— Но я счастливъ заявить, — спѣшитъ успокопть Думу г. Солертинскій, — что опи всѣ здоровы. Старшій надзиратель уволенъ,

а противъ остальныхъ возбуждено преслъдование.

Третій запросъ касается безпорядковь въ николаевской тюрьмъ. Переходя къ изложенію событій, происшедшихь въ этой тюрьмъ, г. Солертинскій дълаеть заявленіе поистинъ изумительное:

— Говоря отъ имени министерства, не пользующагося довъріемъ Думы, я буду ссылаться на объективные документы, представляющіе показанія одного изъ потериввшихъ. Вы сами увидите по языку, что это показаніе не выдумано.

Такъ говорить представитель власти! Какого же миѣнія эта власть о своемъ правственномъ авторитетѣ, если она считаетъ нужнымъ предъ лицомъ Государственной Думы оговариваться, что она въ данномъ случаѣ не лжетъ и не выдумываетъ?

На изложеній фактической обстановки событій, по новоду которыхь сдёлань запрось, г. Солертинскій останавливается долго и подробно, но эта сторона объясненій интереса не представляеть, и мы не станемь на немъ останавливаться. Общій выводь г. Солертинскаго,—что тюремныя власти дёйствовали закономёрно.

На запросъ о томъ, почему судебный слѣдователь города Александровска отказывался записывать показанія тѣхъ лицъ, которыя свидѣтельствовали о погромной дѣятельности ротмистра Будаговскаго, г. Солертинскій объясниль, что нельзя, моль, расширять рамокъ слѣдствія и пзвращать судебную перспективу.

Старая пъсня: «Это къ дълу не относится».

Послѣдній запросъ касается отобранія подписки о невыѣздѣ отъ члена Государственной Думы Ульянова, привлеченнаго къ отвѣтственности по 129 ст.

— Г. министръ юстиціи,—заявляеть г. Солертинскій,—къ этому запросу отнесся съ особымъ вниманіемъ и посившностью. Въ данномъ случав на прокурора судебной палаты возводится обвиненіе въ превышеніи власти, въ посягательствъ на Высочайше дарованныя членамъ Государственной Думы прерогативы.

Но объяснение очень простое: обвинение, видите-ли, направлено не по тому адресу. Вёдь опредёление о привлечении г. Ульянова сдёлала судебная палата, такъ какъ же могъ прокуроръ этого опредёления не исполнить? При этомъ г. Солертинский, конечно, не упускаетъ случая сказать нёсколько патетическихъ фразъ объ основныхъ началахъ и священныхъ принципахъ независимости суда. Предугадывая, что его могутъ спросить, почему же прокуроръ не опротестовалъ незаконнаго опредёления палаты, г. Солертинский спёшить отвратить этотъ ударъ. Но какъ? Онъ отвёчаетъ вопросомъ на вопросъ:

— Почему прокуроръ не протестовалъ? А почему г. Улья-

новъ не обжаловаль?

Воть и всё доводы, а въ заключение опять заявление въ патетическомъ тонё:

— Престижъ народныхъ избранниковъ, конечно, непререкаемо великъ, но авторитетъ независимости суда долженъ также свято охраняться.

Г. Солертинскій кончиль и тихо сходить съ каоедры. Ему не шикали. Даже върная своей тактикъ лъвая ни разу не крикнула: «Въ отставку!» Этоть старый человъкъ показался просто жалкимъ.

Г. Солертинскому отвъчаеть г. Родичевъ. Онъ не громитъ противника, а смъется горькимъ, язвительнымъ смъхомъ. Онъ съ наслажденіемъ слушалъ заявленія объ авторитетъ и незави симости судебной власти и думалъ: когда же, наконецъ, слова станутъ дъйствительностью? Онъ въритъ въ искренность г. Солертинскаго, въ его субъективную искренность, но все же онъ долженъ констатировать, что г. Солертинскій именно всей правдыто и не сообщилъ. Да всей правды и не искали. Въдъ запросъ о посъщеніи тюремъ мировыми судьями относился въ большей степени къ министерству внутреннихъ дълъ, а не къ министерству юстиціи. Такъ эти въдомства всегда вмъстъ, а когда дъло къ отвъту, они оказываются разграниченными. И послъ этого говорятъ о «всей правдъ». Ораторъ пронизируетъ надъ господами министрами:

— Они плакали, что законы плохи, а случайно оказался хорошій законь,—они всполошились, словно спросонокь: гдѣ, что?..

Г. Родичевъ останавливается на самомъ главномъ вопросъ всего дъла, па томъ, что постановленія о продленіи ареста фабриковались заднимъ числомъ и изготовлялись ad hoc, что людей держали въ тюрьмахъ по постановленію вовсе не компетентной власти.

— Возьмемъ случай невъроятный: если бы предсъдатель Государственной Думы отдалъ приказаніе о личномъ задержаній г. министра юстиціи, въдь его бы не задержали? (Сміжжь). Но въдь съ обыкновеннымъ смертнымъ мы не церемонимся...

Ораторъ замѣчаетъ, что г. Солертинскій умаляетъ власть и полиомочія прокурорскаго надзора. Прокуроръ облеченъ надлежащими полномочіями, и онъ обязанъ слѣдить за тѣмъ, чтобы

людей не держали въ тюрьмахъ больше срока.

— Но въдь все дъло въ томъ, что министерство юстиціи давно обратилось въ служанку министерства внутреннихъ дълъ.

Взрывъ аплодисментовъ прерываетъ оратора. Онъ останавливается на грустной картинъ развращения судебныхъ нравовъ. Прокурора, вздумавшаго серьезно возбудить преслъдование противъ градоначальника, переводять изъ Петербурга въ Харьковъ. Другой прокуроръ, который сдълаль ложный доносъ и которому товарищи ръшили не подавать руки, повышается по службъ. Въ аудиторіи много юристовъ. Они отлично знають, о комъ говорить г. Родичевъ. Каждый изъ нихъ могъ бы назвать именалицъ, о которыхъ говорить ораторъ.

Слова г. Родичева неоднократно прерываются аплодисментами.

— Правда и милость!—съ горечью восклицаеть ораторъ.— Правду съблъ ракъ лжи и произвола, который такъ долго культивировали наши правители и въ ихъ числѣ министръ юстиціи. Тамъ, гдѣ министръ юстиціи палладіумъ охраненія порядка видить въ висѣлицѣ, тамъ не ищутъ порядка, тамъ не ищутъ правды. Наши суды, политическіе суды попрежнему полны неправды черной.

Снова громъ аплодисментовъ.

— Вы помните, какъ въ дѣлѣ Спиридоновой исправникъ угрожалъ убійствомъ слѣдователю за то, что тотъ хотѣлъ исполнить свою обязанность? И что же? Министръ юстиціи г. Акимовъ въ своемъ объясненіи даже не упомянулъ объ этомъ, и мы не видимъ г. Акимова на скамьѣ подсудимыхъ. Вмѣсто правды и милости у насъ царятъ ложные доносы и низкопоклонство передъ преступниками, если они облечены властью.

Ораторъ напоминаетъ всѣмъ извѣстный случай, когда предсъдатель департамента петербургской судебной палаты, по ошибкѣ, прочель заранѣе приготовленный приговоръ по слѣдующему,

еще не заслушанному дълу.

— И это даже никого не удивило! Впрочемь, этоть же составъ налаты искупить свой грёхъ, оперируя надъ редакторами по-

временныхъ изданій при номощи 129 ст. Если вы хотите правды, — обращается ораторъ къ министерскимъ скамьямъ, — проявите ее къ члену вашего кабинета оберъ-прокурору Святьйшаго Синода г. Ширинскому-Шихматову. Въдь установлено, что онъ дълалъ ложные доносы министру внутреннихъ дълъ, и этотъ человъкъ въ вашей средъ является основой правственнаго авторитета. У васъ были ротмистры Будаговскій, Пышкинъ и всякіе иные. Теперь у васъ новый товарищъ—гордитесь имъ!

Аудиторія застонала оть аплодисментовъ.

Затемь объявляется краткій перерывь, послё котораго говорять нёсколько ораторовь. Говорять кратко, и общій мотивь всёхь рёчей одинь—это повтореніе въ сотый разь требованія, обращеннаго къ министрамь: «Уходите же, наконець!». Кажется, объ этомъ такъ много говорили, но Дума прямо доходила до виртуозности въ повтореніи на разные лады этого требованія.

Въ томъ же засъдании долженъ былъ говорить товарищъ министра внутреннихъ дълъ г. Макаровъ, который явился отвътить

на тридцать три запроса, по до него очередь не дошла.

Г. Макарову пришлось говорить только въ следующемъ засъданіи.

Онъ говориль долго, глухимъ голосомъ, почти безъ интонацій. Аудиторія слушала, угнетенная и подавленная: это была длинная, тяжкая, какъ кошмаръ, и тоскливая, какъ отходная, рѣчь.

Много рѣчей на своемъ короткомъ вѣку слышала Дума, не разъ выступали передъ ней представители власти, но ни одна не произвела такого гнетущаго впечатлѣнія, не вызывала такой безысходной тоски.

Нѣтъ нужды передавать эту рѣчь со всѣми подробностями. Это была какая-то сухая арбакадабра, состоящая изъ сцѣпленія именъ, статей, примѣчаній, дополненій и приложеній.

И слушая эту ръчь, несмотря на то, что нервы были притуплены, минутами становилось жутко.

Чувствовалось, что изъ этого переилета статей, примѣчаній и дополненій различныхъ видовъ охраны безмѣрно трудно вытащить, вызволить однажды попавшаго въ нихъ человѣка.

Г. Макаровъ отвѣчаль на десятки запросовъ, внесенныхъ въ Думу. Онъ разбиль ихъ на групны. Группа первая—тюремное заключение сверхъ срока и безъ предъявления какихъ-либо обви-

ній. Предъявленные запросы касаются десятковъ лицъ, подвергнутыхъ такому заключенію, и указываютъ на рядъ незакономърныхъ дъйствій. Но, оказывается, напрасны эти указанія, совершенно напрасны. Воть мировые судьи при посъщеніи тюремъ констатирують, что цълый рядъ лицъ, содержался въ тюрьмахъ безъ предъявленія обвиненій и выше срока, который могутъ назначать мъстныя власти на основаніи всякаго рода исключительныхъ положеній. Запросы указывали, что срокъ заключенія этимъ лицамъ не быль продленъ своевременно распоряженіемъ министерства внутреннихъ дъль. Г. Макаровъ объясняеть, что это не такъ, что министерство распоряженіе о продленіи срока сдълало своевременно, но только мъстныя власти не позаботились объявить своевременно его заключеннымъ, такъ что Дума на-

прасно безнокоится: все было по закону.

Г. Макаровъ переходить къ отдёльнымъ примёрамъ. Люди мъсяцами содержались въ тюрьмахъ безъ предъявленія обвиненія. Это действительно было, но если посмотреть, то опять окажется по закону. Воть по отношенію къ одному изъ заключенныхъ документально установлено, что возбужденное противъ него слъдствіе было прекращено за отсутствіемъ признаковъ какоголибо преступленія, но его не выпустили. Почему? Да потому, что онь, кромъ слъдователя, «числился» за градоначальникомъ. А кто быль свободень отъ градоначальника, тоть, оказывается, числился за начальникомъ жандармскаго управленія, а кто быль свободенъ и отъ следователя, и отъ начальника жандармскаго управленія, и отъ градоначальника, тотъ числился за губернаторомъ. Кто не подлежаль отсидкъ въ тюрьмъ ни въ порядкъ судебномъ, ни въ видъ мъры пресъченія, ни въ порядкъ охраны, того можно было держать въ тюрьмъ за непсполнение тъхъ или иныхъ обязательныхъ постановленій, издаваемыхъ мёстною властью. Лиць, за которыми «россійскій гражданинь» можеть числиться, и не перечтешь, а въдь душа, такъ сказать, у гражданина одна, и она отбываеть мытарства то въ одномъ, то въ другомъ порядкъ, и въ результатъ даже жаловаться не на что, потому что все оказывается по закону. Да за что же, наконецъ, всъ эти мытарства, весь этоть ужась?! На этоть вопрось вы не найдете прямого и яснаго отвъта въ объясненіяхъ г. Макарова. Въ этихъ объясненіяхъ имфются лишь такого рода общія указанія, какъ: «за агитацію», «за противоправительственную діятельность», «за вредное вліяніе на окружающую среду». Въ чемъ выразилась эта агитація, въ чемъ проявилась противоправительственная деятельность, на это сколько-пибудь обстоятельнаго отвёта нёть. Г. Макаровъ, впрочемъ, совершенно искренно, кажется, полагаеть, что онъ даетъ какъ нельзя болье подробный отвёть и отвъчаетъ какъ разъ на то, о чемъ его спрашиваютъ. Вотъ, для примъра, образецъ его объясненій. Что касается такого-то, то онъ содержался на основаніи приложенія къ примъчанію подъ статьей и т. д. А кто этотъ содержащійся человькъ, что онъ сдълаль, на основаніи какихъ свёдьній засадили его въ тюрьму, кто провъряль эти свёдьнія,—неизвъстно. Г. Макаровъ повътствуетъ спокойно и ровно, какъ «дьякъ, въ приказахъ посъдълый». Только когда съ лъвой крикнуть: «Вонъ его! Пора кончить!»—онъ встрепенется, а тамъ онять зачиталъ. Нъкоторыя объяспенія г. Макарова очень характерны.

Возьмемъ, для примъра, дъло Титова.

— Противъ Титова, — сообщаеть г. Макаровъ, — было возбуждено одновременно два производства: въ порядкъ охраны и полицейское дознаніе. И по объимъ перепискамъ Титовъ былъ заключенъ подъ стражу.

Полицейское дознаніе привело къ следствію, но следователь

дъло прекратиль, а Титовъ продолжаль сидъть.

— Только особое совъщаніе при министерствъ внутреннихъ дъль, которое усмотръло, что переписка велась парадлельно со слъдствіемъ и въ значительной степени пмъла предметомъ своимъ тъ же обстоятельства, постановило переписку прекратить. Только тогда Титова выпустили.

- Г. Макаровъ такъ милъ, что въ отвътъ на одинъ изъ запросовъ, въ которомъ было указано, что матеріаломъ для дознанія въ порядкъ охраны послужилъ ложный доносъ, заявляетъ, что въ дълъ не имъется свъдъній о ложномъ доносъ. Г. Макаровъ откровенно заявляетъ, что есть дъла, для которыхъ имъются формальныя основанія, а есть такія, для которыхъ такихъ основаній пе имъется. Онъ говорить буквально слъдующее:
- Тѣ дѣла, для которыхъ есть формальное основаніе, обращаются къ судебному разсмотрѣнію, и по нимъ производятся формальныя разслѣдованія.

Затемь г. Макаровъ продолжаеть:

— Этоть *пріемъ* судебнаго разслідованія діль о государственных преступленіяхь является желательнымь, но не можеть быть примінень, къ крайнему сожалінію, въ настоящее тяжелое и смутное время, всёми нами переносимое.

Такимъ образомъ, правильно организованный судъ является для г. Макарова только «пріемомъ» и притомъ несовершеннымъ и несвоевременнымъ.

— Не можеть быть этоть пріемъ приманяемъ потому, что когда идеть смута, является опасная агитація, является общая опасность нарушенія порядка. І воть положеніе объ охранв пифетъ въ виду именно эту общую опасность и не преследуетъ карательныхъ цълей. Общая опасность не всегда совпадаеть съ преступностью, и не всякое дёло, которое представляется общеопаснымъ, съ точки зрънія государственнаго порядка можетъ быть обращено въ судебное дъло.

Эти откровенныя ламентацін такъ запнтересовали аудиторію,

что послышались голоса:

— Да укажите примъры?

Г. Макаровъ готовъ:

— Воть, напримъръ, —начинаеть онъ, —идеть подстрекательство къ погрому...

Интересный примёръ въ устахъ товарища министра, когда еще Дума не покончила съ Бълостокомъ, и аудиторія поднимаетъ шумъ:

— Вонъ его! Въ отставку! Долой! Предсъдатель призываеть къ порядку.

- Г. Макаровъ продолжаетъ. Оказывается, что онъ хотълъ говорить совсёмъ не о тёхъ погромахъ, а о погромахъ помещичьихъ усадебъ, и вотъ, именно, эти погромы, по мивнію г. Макарова, не укладываются въ юридическія рамки. Г. Макаровъ отлично • знаетъ, что:
- Для наказуемости за подстрекательство необходимо, чтобы подстрекательство было, во-первыхь, опредёленное и, во-вторыхъ, имьло бы за собою извъстныя дъйствія. Безь этого никто, въ быть не мообщемъ порядкъ, за подстрекательство наказанъ жетъ. Исключительные случан подстрекательства только тогда наказуемы, когда эти случаи предусмотрены въ законе.

Г. Макаровъ полагаеть, что такое положение вещей является ненормальнымъ, чтобы сажать въ тюрьму только за такія деянія, которыя въ законъ предусмотръны.

— Бывають случан, когда виновныхъ нельзя привлечь къ отвътственности, а между тъмъ, проявляемая ими агитація является слишкомъ общеопасной.

Поэтому г. Макаровъ думаетъ, что не слъдуетъ административную власть связывать уголовными законами. Онъ идетъ да-

•

ительныя сужденія. По его мительныя сужденія. По его мительны, на сужденія потому, что на нію, на передавать суду потому, что на

судъ не всъ свидътели правду говорятъ.

— Настоящее смутное время, вызвавшее цёлый рядь террористическихы актовы, не можеты не отразиться на гражданскомы мужествы и спокойствии населенія. Мы знаемы, что свидытели, которые дыйствительно могли бы показать и изобличить лицы виновныхы, теперы часто, кы сожальнію, слишкомы часто, вы суды не идуты, а если ихы спросять, они никакихы объясненій не представляють.

— A въ полиціи они показывають?—раздаются протестующіе голоса.

По мъръ того, какъ г. Макаровъ отъ отдъльныхъ фактовъ начинаетъ углубляться въ область, такъ сказать, бюрократической лирики, аудиторія становится все нетерпъливъе.

Въ заключение первой части своей рѣчи г. Макаровъ считаетъ нужнымъ вообще заявить,—по примѣру своихъ предшественниковъ,—что пока законы не отмѣнены, то, какъ бы они ни

были плохи, они должны применяться:

Вторая группа запросовъ касается административныхъ высылокъ и расправъ полицейскихъ съ толпой. Въ селѣ Ногатинѣ толпа ворвалась въ волостное правленіе п разбила телефонный аппаратъ. Особое совѣщаніе при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ рѣшило отправить зачинщиковъ въ Вологодскую губернію, по потомъ передумало и переложило гнѣвъ на милость: зачинщики признаны просто озорниками и оставлены на мѣстахъ. Почему въ данномъ случаѣ не предали крестьянъ суду, а собпрались расправиться въ административномъ порядкѣ, почему этотъ случаѣ не входитъ въ юридическія рамки,—г. Макаровъ не объясняетъ.

Второй случай касается расправы, произведенной стражниками надъ толпой въ деревнъ Титовой. Стражники стръляли, одного крестьянина убили, а трехъ ранили. Тутъ ужъ и г. Макаровъ понимаетъ, что никакія ссылки на примъчанія и приложенія ко всякимъ статьямъ не выручатъ его, и заявляетъ, что по дан-

ному дълу производится слъдствіе.

Послѣдняя часть рѣчи г. Макарова касается запросовъ по поводу незакономѣрныхъ дѣйствій администраціи въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи. Добравшись до этой части, г. Макаровъ чувствуетъ видимое облегченіе и спѣшитъ заявить, что тамъ, гдѣ военное положеніе, тамъ г. министръ внутреннихъ

дъль не при чемъ, — тамъ дъйствуютъ генералъ-губернаторы, которые являются вполнъ самостоятельными.

— Самодержавными, — иронически замѣчають съ депутатскихъ скамей.

Но воть послёдній вопрось: Дума указала въ своихь запросахь на то, что по основнымь законамь военное положеніе можеть быть объявлено только по Высочайшему повелёнію, а между тёмь, оно существуеть во многихь мёстахь на основаніи распоряженія мёстныхь начальниковь. Да, г. Макаровь знаеть этоть законь, но онь знаеть и то, что законы обратной силы не имёють, и потому онь считаеть себя свободнымь оть дальнёйшихь объясненій.

Г. Макаровъ, наконецъ, кончилъ. Онъ занялъ такъ много времени, что изъ 22-хъ записавшихся ораторовъ говорить пришлось только иятерымъ, которые подвергли объясненія г. Макарова всесторонней критикъ. Мы не станемъ останавливаться въ отдъльности на каждой изъ этихъ ръчей. Ораторы говорили тяжело, какъ-то апатично, словно сознавая, что уже все давно сказано, что этихъ людей, которые приходять давать отвъты на запросы, уже не проймешь никакими словами, и общій смысль речей быль таковь, что оть этихь людей и нельзя было ничего ждать, что они и не могли ничего сдълать, и что впредь до коренного измъненія существующихъ порядковъ ни о какой свободъ личности говорить не приходится. Эти люди все толкують о законности, носятся со старыми законами, развязывающими руки произволу, совершенно забывъ, что актъ 17-го октября вдохнулъ новый духъ въ наше законодательство, что съ этимъ актомъ должны быть согласованы всь мъропріятія правительства. Дума начинала сознавать, что у нея и безъ того слишкомъ много матеріала для обвинительнаго акта противъ правительства, что этотъ актъ давно уже написанъ и что приговоръ давно уже вынесенъ, но до сихъ поръ онъ остается еще безъ исполненія.

Однако, такъ или иначе Дума, какъ цёлое, должна была опредёленно выразить свое отношеніе къ выслушаннымъ отвётамъ.

Къ этой задачъ ей пришлось вернуться въ послъдній день своего существованія.

Это было 7-го іюля, въ пятницу, какъ разъ въ «запросный» день.

Дѣло въ томъ, что запросовъ постепенно накопилось такъ много, что подъ конецъ своей дѣятельности Дума должна была посвятить имъ особый день въ недѣлю.

Уже одинь этоть факть, необходимость выбрать особый день спеціально для запросовь, какъ нельзя болье ярко характеризуеть тъ условія работы, въ которыя была поставлена дъятельность Думы.

. Какъ и во всѣ предыдущіе дни, и въ послѣдній день потя-

нулись передъ Думой запросы длинной вереницей.

Въ одномъ мъстъ преслъдуютъ и выселяютъ учителей, виновныхъ только въ томъ, что они разъясняли народу манифесть 17-го октября; во второмь-стражники избивали крестьянь; въ третьемъ-осетины, охраняющіе поміщичьи владінія, прямо охотятся на крестьянъ, разстръливая ихъ «разрывными пулями»; въ четвертомъ-полиція истязуеть арестованныхъ, не щадя дътей и восьмидесятилътнихъ стариковъ; въ пятомъ-казаки сожгли цёлое селеніе; въ шестомъ-безъ всякой причины застрёлили политическаго арестованнаго; въ седьмомъ-разстреляли толцу, собравшуюся на кладбищь; въ восьмомь-полиція избила беременную женщину такъ, что та преждевременно разръшибремени; въ девятомъ-изнасиловали крестьянокъ; лась отъ въ десятомъ, и т. д... Аресты, высылки... Все новые и новые запросы не о томъ, что было давно, нъсколько мъсяцевъ тому назадъ, а о томъ, что было недълю тому назадъ, вчера, сегодня, что будеть завтра... Запросы выростають въ целую гору, а Дума словно уже не надъется перебраться черезъ нее. Такъ и плетется медленно и апатично. Аудиторія наполовину пустуетъ. Запросы почти не вызывають преній и принимаются одинь за другимъ. Вотъ одинъ новый запросъ, нѣсколько всколыхнувшій аудиторію. Запросъ касается не отдёльныхъ злоупотребленій, а цёлой системы, цёлой гаммы произвола и насилія—военнаго положенія въ Царствъ Польскомъ. Депутатъ г. Новодворскій посвятиль цёлый чась разсказу о горё и страданіи родного края. Все уже извъстно, все уже сказано. Фактами никого не удивишь, новаго ничего не разскажещь.

Наконець Дума перешла къ преніямь по поводу отвѣтовь г. Макарова. Дума рѣшила, такъ сказать, ликвидировать это дѣло,— довольно дебатовъ и преній. Заключительный аккордъ беретъ г. Щепкинъ. На основаніи опыта, пережитаго въ Одессъ, ораторъ говорить о военномъ положеніи подробно и обстоятельно. Его выво-

ды таковы.

Съ точки зрвнія теоретической, военное положеніе, это—организованное насиліе, а въ практическомъ—мвра подкупа со стороны министерства внутреннихъ двлъ по отношенію къ армейскимъ

генераламъ. Есть предёлы преступленію и безумію исполнительной власти. Если она переходить эти предёлы, то для населенія остается два выхода: если оно склонно къ квіэтизму, то оно должно примириться съ гибелью и съ гніеніемъ, если же населеніе жизнесиособно, то оно должно дёйствовать путемъ силы, потому что нёть другого выхода, когда исчезаеть вёра въ правительство и законодательную власть.

— За послъднія двъ педъли въ системъ управленія при помощи военнаго положенія министръ г. Столыпинъ перешель этотъ предъль. Министръ г. Столыпинъ открыто сталъ на путь борьбы со свободой, со всъмъ освободительнымъ движеніемъ, и полумилліонное населеніе Одессы моими устами шлетъ министру Столыпину пожеланіе пеудачъ, пораженія и гибели, шлеть ему свое народ-

ное проклятіе.

Затым ораторы предлагаеты переходы кы очереднымы дыламы. Содержаніе перехода таково: Государственная Дума, усматривая изы отвыта товарища министра внутреннихы дыль, что министерство настанваеты на невозможности отказаться оты исключительныхы положеній, видиты единственный выходы именно вы отмыны этихы положеній и, конечно, вы отставкы министерства. Этоты переходы принимается единогласно. Конецы засыданія посвящается новымы запросамы. Говоряты представители Кавказа гг. кн. Баратовы, Джапаридзе, Жорданія по поводу нападенія казаковы на грузинскую гимназію. Говорять горячо, страстно, но чувствуется, что люди уже кричать изы послыднихы силь и не вырять вы то, что изы этихы словы что-нибудь выйдеть.

Инстинктивное предчувствіе не обмануло людей.

Прошель еще только одинь день, и Дума была распущена, похогонивь всѣ запросы.

Депутаты полагали, что этими запросами о незаконныхъ дъйствіяхь административныхъ властей, они похоронять министерство.

Увы! — они себъ рыли могилу.

## XVII.

## Послѣдніе дни существованія Думы. Правительственное сообщеніе по аграрному вопросу. Отвѣтъ Думы.

Дъятельность Думы находилась въ полномъ разгаръ. Отдъльныя части парламентской машины работали полнымъ ходомъ, въ комиссіяхъ кипъла работа, въ общихъ собраніяхъ ключомъ била жизнь.

Въ это время появились первые признаки надвигающейся грозы. Было опубликовано правительственное сообщение по аграрному вопросу.

Сообщение это сыграло роковую роль въ жизни Думы и въ судь-

бахъ всей страны.

Министерство мимо Думы, игнорируя Думу, черезъ голову Думы обратилось непосредственно къ народу.

Воть тексть этого пресловутаго сообщенія.

«Исполняя Высочайшее повельніе о немедленномъ принятіи мъръ къ улучшенію быта земельнаго крестьянства, правительство внесло въ Государственную Думу свои предположенія о способахъ улучшенія и расширенія крестьянскаго землевладенія и измененія порядка землепользованія крестьянь на ихъ надёльныхъ земляхъ. Сознавая, что потребности крестьянства велики и разнообразны, правительство полагаеть, что наибольшую нужду испытывають малоземельные крестьяне, при чемъ особенно недостаточны земельныя владёнія тёхъ крестьянь, которые получили такъ-называемые дарственные надълы. Вслъдствіе сего, заботы государства должны быть, прежде всего, направлены къ увеличению площади землепользованія этихъ крестьянъ.

Однако, заботы государства не должны быть обращены исключительно на малоземельныхъ крестьянъ. Крестьяне, въ достаточной мъръ обезпеченные землей, вслъдствіе малой урожайности своихъ земель, также нуждаются въ улучшении ихъ хозяйственнаго положенія. Неурожайность крестьянскихъ полей происходить по различнымъ причинамъ. Такъ, во многихъ селеніяхъ крестьянскому хозяйству наносить вредь отдаленность ихъ угодій отъ усадеб-Отдаленность осъдлости. порождаеть безплодную ПОН эта трату времени въ перевздахъ и переходахъ къ обрабатываемымъ полямъ и невозможность удобрять дальнія полосы, вслёдствіе чего получаемый съ этихъ полосъ урожай совершенно ничтоженъ. Устранить этоть существенный недостатокъ возможно посредствомъ разселенія и обміновъ земли. Внутренняя и внішняя чрезполосность надёльныхъ земель и дробность полось, принадлежащихъ отдельнымъ крестьянамъ, также чрезвычайно вредитъ крестьянскому хозяйству. Разверстать чрезполосныя земли, свести отдъльныя полосы въ болъе крупные участки поэтому существенно важно. Наконецъ, въ обществахъ, въ которыхъ производятся передълы земли, наиболъе предприимчивые домохозяева не рѣшаются улучшать состоящіе въ ихъ пользованіи участки общинной земли, онасаясь, что при следующемь переделе участки эти

будуть оть нихь отобраны и переданы другимъ крестьянамъ. Для устраненія этого следуеть предоставить отдельнымъ крестьянамъ возможность выдёлить состоящіе въ ихъ пользованіи участки общинной земли въ свою неотъемлемую собственность. Въ соотвътствіп съ этимъ предположенныя міры состоять въ слідующемь: 1) передать малоземельнымъ крестьянамъ на выгодныхъ для нихъ условіяхь всё годныя для земледёлія казенныя земли; 2) вслёдствіе недостатка казенныхъ земель для удовлетворенія земельной нужды всей малоземельной части крестьянства купить за счеть государства отъ частныхъ владёльцевъ добровольно продаваемыя ими земли; 3) продавать пріобратенныя на счеть государства земли нуждающимся въ ней малоземельнымъ крестьянамъ по ценамъ, доступнымъ для крестьянъ, съ принятіемъ, въ случав надобности, разницы между цёной, по которой земля пріобрётена отъ частныхъ владъльцевъ, и цънси, по которой она будеть предоставлена крестьянамъ, на счеть общихъ государственныхъ средствъ; 4) установить, что земли, передаваемыя государствомъ малоземельнымъ крестьянамъ, наравиъ съ надъльными землями, не могуть быть продаваемы лицамъ другихъ сословій и что на нихъ не могутъ быть обращены взысканія частныхь лиць; 5) увеличить помощь переселенцамъ для перевзда на новыя мъста для обзаведенія на нихъ; 6) установить легкій порядокъ продажи крестьянами, жедающими переселиться или заняться какимъ-либо земледъльческимъ промысломъ, принадлежащихъ имъ надъловъ; 7) улучшить способы земленользованія крестьянь на принадлежащихъ имъ нынъ земляхъ посредствомъ разселенія желающихъ, устраненія черезполосности надыльныхы земель и соединенія мелкихы полосы, находящихся во владъніи отдъльныхъ крестьянъ, въ болье круппые земельные участки; 8) признать, что въ обществахъ, не производившихъ общихъ передъловъ земли въ теченіе 24-хъ дътъ, земельные участки, состоящіе въ пользованіи отдёльныхъ домохозяевъ, составляють ихъ неотъемлемую собственность и что, слёдовательно, передълы земли въ такихъ обществахъ впредь производимы быть не могуть; 9) предоставить отдёльнымъ крестьянамъ право выйти изъ общества, производящаго передълы земли, и укръпить за собою въ свою частную собственность участки общинной земли, сохранивъ за общиной право выкупать земельные участки выходящихъ изъ ея состава, уплативъ имъ ихъ стоимость деньгами; 10) предоставить земельнымъ общинамъ право самостоятельно расиоряжаться принадлежащими имъ землями, ограничивъ правительствений надзоръ наблюдениемъ, чтобы общества не нарушали требованій закона. Кром'й того, правятельство принимаеть міры къ облегченію переселенія крестьянь въ Сибирь и Среднюю Азію, гді въ распоряженія государства иміются общирныя площади плодородной земли. Наконець, въ видахъ скорійшаго облегченія положенія наиболіве нуждающейся части крестьянства учреждаются особыя комиссіи изъ містныхъ людей, въ составъ которыхъ войдуть и крестьяне, выбранные волостными сходами. Комиссіи эти обязаны выяснить наиболіве нуждающихся и помогать крестьянамь, а также нокупать черезъ крестьянскій земельный банкъ продаваемыя частными владівльцами земли.

Распространяемое среди населенія убъжденіе, что земля не можеть составлять чьей-либо собственности и должна находиться въ пользованіи трудящихся на ней, а потому необходимо произвести принудительное отчужденіе частновладъльческихъ земель,

правительство признаеть совершенно неправильнымъ.

Отчужденіе частновладѣльческихь земель не увеличить крестьянскіе достатки, а, наобороть, разорить все государство и обречеть само земельное крестьянство на вѣчную нищету и даже голодъ.

Бъдствіе это произойдеть по слъдующимь причинамь:

Всей удобной земли въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи имъется 318 милліоновъ десятинъ. Изъ этого числа 109 милліоновъ десятинъ находятся въ 5 съверныхъ губерніяхъ: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской и Пермской, въ которыхъ земледъліе не прокормитъ нахаря. Вслъдствіе долгой зимы, очень короткаго лъта, а также неплодородія почвы, занятіе земледълісмъ въ значительной части этихъ губерній невыгодно. Такимъ образомъ, удобныхъ земель въ Европейской Россіи надо считать 209 милліоновъ десятинъ.

Но и эта площадь не можеть быть сполна обращена подъ земледъліе, такъ какъ около четвертой части ея, а именно, 56 мил-

ліоновъ десятинъ покрыты лісомъ.

Свести лѣса было бы безразсудно. Уже теперь многія мѣстности страдають оть недостатка лѣсовь. Лѣсь охраняеть источники всѣхъ русскихъ рѣкъ; лѣсъ, сохраняя влагу въ почвѣ, противодъйствуеть засухѣ, лѣсъ предотвращаеть образованіе овраговъ. Вырубка лѣсовъ превратила бы наше отечество въ безводную пустыню. Лѣса въ Россіи нужны и для обезпеченія населенія стронтельнымъ матеріаломъ и топливомъ. Наконецъ, лѣса доставляють населенію самые прочные заработки и притомъ преимуще-

ственно зимой, т. е. въ такое время, когда никакихъ другихъ за-

работковъ въ сельскихъ мъстностяхъ не существуетъ.

Такимъ образомъ, земель, пригодныхъ для земледѣлія, въ Европейской Россіи находится 153 милліона десятинъ. Изъ нихъ 110 милліоновъ десятинъ уже принадлежитъ крестьянамъ, а именно 91 милліонъ десятинъ надѣловъ и 19 милліоновъ, принадлежащихъ крестьянамъ на правѣ частной собственности, и только 43 милліона принадлежатъ казиѣ, удѣламъ, церквамъ, монастырямъ и частнымъ владѣльцамъ пекрестьянскаго сословія.

Слъдовательно, земли, годной для земледълія и не состоящей нынъ во владъніи крестьянь, всего сорокь три милліона десятинь. Количество это само по себъ громадно, но для столь же громаднаго населенія Россіи оно незначительно.

Въ самомъ дѣлѣ, крестьянъ, занимающихся земледѣліемъ, числится въ Европейской Россіи, исключивъ изъ нея перечисленныя выше 5 сѣверныхъ губерній—40 милліоновъ душъ мужскаго пола. Такимъ образомъ, если раздѣлить между крестьянами всѣ не находящіяся въ ихъ пользованіи земли до послѣдней десятины, что, очевидно, певозможно, то и въ такомъ случаѣ на каждую душу мужскаго пола придется всего около одной добавочной десятины земли. Если же право на землю признать и за безземельными крестьянами, которые нынѣ проживаютъ въ городахъ и пожелаютъ возвратиться къ землѣ, то на душу мужскаго пола придется менѣе одной десятины земли.

Такая ничтожная прибавка, очевидно, не улучшить положенія крестьянь. Придется обратиться къ тёмъ 19 милліонамъ десятинъ, которыя куплены крестьянами въ собственность, для предоставленія ихъ другимъ землевладёльцамъ, обладающимъ меньшимъ количествомъ земли:

Но раздёль земли, если бы онъ начался, не остановится на этомъ. Въ дёлежъ, для соблюденія справедливости, поступять, наконець, и надёльныя земли, дабы всё трудящіеся получили поровну. Послёдствіемъ же раздёла всёхъ земель между земледёльцами по ровной части будеть то, что ни одинь земледёлець не будеть имъть права пользоваться полными четырьмя десятинами земли на душу мужскаго пола. Какъ указано выше, всей земли, пригодной для земледёлія, 153 милліона десятинь, крестьянь же мужскаго пола свыше 40 милліоновь, а слёдовательно на каждую душу мужскаго пола приходится менёе 4-хъ десятинь земли. Вслёдствіе всего этого у всёхъ крестьянъ, владёющихъ большимъ количествомъ земли, нежели 4 десятины на мужскую

душу, излишекъ придется отобрать и предоставить имъющимъ меньшее количество земли. Одновременно все население окончательно лишится возможности какимъ бы то ни было образомъ увеличить размъры своего землевладънія, такъ какъ не останется ни одной десятины продажной земли, ни одной десятины, сдаваемой въ аренду. По мъръ же прироста населенія, размъръ душеваго надъла будеть все больше уменьшаться и все менъе удовлетворять насущные потребности земледельца. Вмёстё съ темъ сократятся до ничтожныхъ размъровъ сельско-хозяйственные заработки крестьянъ вслёдствіе исчезновенія всёхъ владёльческихъ экономій. Заработки эти составляють нынв весьма значительное подспорье въ крестьянскомъ хозяйствъ. Особенное значение имъютъ заработки въ годы неурожаевъ. Въ такіе годы не весь крестьянскій трудъ пропадетъ даромъ. Работа крестьянъ, произведенная ими у помъщиковъ, оплачивается независимо отъ того, получилъ-ли помъщикъ доходъ отъ земли или не получилъ.

Если вся земля будеть принадлежать земледёльцу, то весь его трудь по обработкё пашни при неурожай останется неоплаченнымь. Въ такіе годы онъ не будеть имёть ни хлёба, ни возможности заработать деньги. Само государство будеть лишено возности притти на помощь народу во время голода: хлёба, покупаемаго нынё государствомъ для пострадавшихъ отъ неурожая, негдё будеть взять, такъ какъ главная часть продаваемаго на рынкё хлёба поступала изъ владёльческихъ экономій.

Уничтоженіе частной земельной собственности, въ томъ числь и крестьянской, противно прежде всего выгодамъ самого крестьянства. Изъ независимыхъ владъльцевъ-собственниковъ крестьяне на дълъ обратились бы во временныхъ арендаторовъ земли и жили бы подъ постояннымъ опасеніемъ уменьшенія земельной площади, состоящей въ ихъ пользованіи. При такихъ порядкахъ крестьянамъ пришлось бы являться постоянными просителями передъ тъми властями, которыя распоряжались бы землей. Сколько при этомъ произошло бы замъшательствъ, споровъ и даже злоупотребленій. Возможно-ли ожидать, чтобы въ такомъ положеніи кто-либо сталъ добросовъстно работать на земль, вкладывать въ нее тоть трудъ и тъ средства, которые необходимы, чтобы извлечь изъ нея должную пользу.

Въ народъ распространяются слухи, будто правительство не соглашается на принудительное отчуждение частновладъльческихъ земель, отстаивая выгоды помъщиковъ. Это не върно. Правительство охраняеть законныя права всъхъ и каждаго, но въ дан-

номъ случать полагаетъ, что не землевладъльцамъ нанесло бы ущербъ принудительное отчуждение отъ нихъ земель, а самому крестьянству. Землевладъльцы получатъ за свою землю выкупъ по справедливой оцтикъ, т.-е. превратятъ свое земельное имущество въ деньги, которыя будутъ приносить имъ одинаковый и даже болте върный доходъ, нежели хозяйство на землъ. Пострадаетъ отъ предположенной мъры земледъльческое сословіе. Болте обезпеченные крестьяне лишатся части своей земли, малоземельные получатъ незначительную прибавку. Все крестьянство лишится заработковъ во владъльческихъ экономіяхъ и слъдовательно лишится значительной части получаемыхъ имъ нынъ денежныхъ средствъ. Такимъ образомъ, мъра эта ввергла бы все населеніе страны въ безысходную нищету, а въ годы неурожая обрекла бы его на

върный голодъ со всъми его ужасными послъдствіями.

Русскому крестьянству хорошо извъстно, какъ во всъ времена Русскіе Государи заботились о его благосостояніп. По Царскому слову освобождено было все крестьянство отъ крипостной зависимости. Когда это допускала государственная польза, крестьянство, по повельнію Царя, было надылено землей изъ казенныхъ и помъщичьихъ земель, чего не было сдълано ни въ одной странъ міра. Въ заботахъ объ удовлетворенін нуждъ крестьянства быль учреждень особый крестьянскій земельный банкь. Дабы охранить крестьянь отъ обезземеленія, быль установлень законь, по которому крестьянскія земли не могуть быть отчуждаемы во владеніе лиць другихъ сословій. Наконецъ, въ самое посліднее время Государь Императоръ повелъть сложить выкупные платежи за земли, предоставленныя крестьянамъ въ надёль, сохранивъ ихъ въ половинномъ окладъ лишь на одинъ 1906 годъ. Мърою этою взимаемые съ земельнаго крестьянства платежи уменьшатся съ 1-го января 1907 года на 90 милліоновъ рублей. Всѣ прошлыя заботы Русскихъ Государей о земельной нужды крестьянства неопровержимо свидътельствуютъ, что и въ будущемъ всякія мъры, направленныя къ этой цёли и отвічающія народной пользі, будуть неуклонно осуществляться исполняющимъ Царскую волю Правительствомъ.

Сообщая нынѣ во всеобщее свѣдѣніе предположенныя имъ мѣры для улучшенія земельнаго быта крестьянь, правительство подтверждаеть, что будеть неуклонно охранять имущественныя права всѣхъ и каждаго, при чемъ полагаеть, что сохраненіемъ права собственности частныхъ владѣльцевъ на принадлежащія имъ земли земельное крестьянство должно дорожить, ибо если сегодня будутъ нарушены права землевладѣльцевъ и прочихъ сословій, то завтра

могуть быть парушены права крестьянь. Только владъя землей на неотъемлемомъ правъ собственности, можетъ трудовое крестьянство обезпечить плоды своего труда и быть ограждено отъ притязаній тъхь, которые землей не владъють и ничего общаго съ нею и не имъють. Русское крестьянство должно знать и помнить, что не отъ смуть и насилія оно можеть ожидать удовлетворенія своихъ пуждь, а отъ мирнаго своего труда и постоянныхъ заботь о немъ Государя Императора».

Дума поняда и оцѣнила по достоинству это сообщеніе.

Самые спокойные элементы въ Думѣ были, такъ сказать, выведены изъ состоянія равновѣсія. Необходимость реагировать на это сообщеніе, реагировать немедленно и энергично сознавалась рѣшительно всѣми.

Прежде всего группой депутатовъ по поводу этого сообщенія было внесено срочное предложеніе слѣдующаго содержанія:

«20-го іюня въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» опубликовано правительственное сообщение по аграрному вопросу. Въвиду того, что министерству принадлежить лишь исполнительная власть, почему оно можеть обращаться къ населенію лишь по поводу и на оспованік уже обнародованныхъ законовъ, что, темь более, ему не предоставляется права обращенія къ населенію съ критикой предложеній законодательной власти и что министерство отнюдь не можеть претендовать на исключительное единение съ Верховной властью послѣ учрежденія Государственной Думы и отождествлять себя съ правительствомъ, -- означенное сообщение является актомъ пезакономърнымъ. Но этимъ не исчерпывается вредное вліяніе означеннаго документа. Обращаясь къ его существу, мы видимъ, что широкому оглашенію преданы основы аграрной реформы, находящіеся въ полномъ п явномъ противортчій съ заявленными Государственною Думою предложеніями, и что, не ограничившись этимь, министерство, въ заключительной части своего сообщенія, подвергло провозглашенныя Думою начала искаженію и критикъ, въ офиціальномъ документъ вообще недопустимымъ. Такъ, напримъръ: указывается, наряду съ передачей крестьянамъ казенныхъ, на покупку добровольно предлагаемыхъ частновладъльческихъ земель, что можеть породить сомнине вь твердости установленнаго Думою основанія принудительности отчужденія такихъ земель въ пользу крестьянъ. Одновременно съ трудно исполнимымъ объщаніемъ передать купленныя по дорогой цін земли за дешевую, съ принятіемъ за счеть государства убытковъ отъ такой операціи,-пбо общегосударственныя средства доставляются, главнейше, все

твмъ же крестьянствомъ, ---министерство отъ имени правительства объявляеть о сохраненіи обособленности крестьянскаго сословія, что явствуетъ изъ недопущенія продажи крестьянами земель своихъ дицамъ другихъ сословій, и повсемъстномъ разрушеніи общинпаго строя, что неизбъжно внесеть путаницу въ уже установившіяся понятія народа о необходимости уничтоженія сословій п свободы ръшенія о сохраненіи общиннаго начала сообразно съ волей отдъльныхъ селеній. Наконець, предостереженія министерства о якобы будущемъ отнятін у крестьянь ихъ земель и отчужденін всей земли въ пользу государства, — являясь, съ одной стороны, совершенно произвольными, съ другой-имъють нескрываемую цъль-опорочить въ глазахъ населенія работу Государственной Думы по земельному вопросу, --- работу, основанную на непремънной передачъ крестьянамъ казенныхъ, удъльныхъ, кабинетскихъ, монастырскихъ, церковныхъ и принудительно отчуждаемыхъ частновладельческихъ земель. При такихъ условіяхъ сообщеніе министерства, помимо своей незакономфрности съ формальной стороны, можетъ при современномъ положеніи государства повести лишь къ обостренію земельныхъ отношеній. Принимая вышеизложенное во впиманіе и сознавая, что такое дъйствіе министерства задерживаеть и затрудняеть работу Думы по земельному вопросу, что, въ свою очередь, не можеть не отразиться тяжко па населеніи имперіп, мы просимъ Государственную Думу запросить председателя совета министровъ:

1) На какомъ основаніи сдёлано означенное сообщеніе отъ имени

правительства?

2) Приняты-ди мёры къ тому, чтобы означенное сообщеніе, какъ не исходящее отъ правительства, было немедленно изъято изъ обращенія и опровергнуто въ органахъ печати, его опубликовавшихъ?

3) Сдълано-ли имъ распоряжение о томъ, чтобы подобные акты

болье не повторялись?»

Заявленіе подписали 116 депутатовъ. На защиту этого предложенія выступиль г. Кузьминь-Караваевъ, который подвергь правительственное сообщеніе уничтожающей критикъ.

— Что дѣлають министры въ своемъ правительственномъ сообщеніи? Вспомните, оно начинается именемъ Государя Пмператора и оканчивается тѣмъ же самымъ именемъ. Получается впечатлѣніе, что сообщеніе это излагается волею Государя Императора, волею Верховной власти. Этого прямо не сказано, но впечатлѣніе получается несомнѣнное, тѣмъ болѣе потому, что правительственное сообщеніе изложено въ поражающей категорической формѣ. Пра-

вительство перечисляеть, какія имъ предполагаются реформы, затъмъ говорить: это суть тъ мъры, которыя могуть удовлетворить земельныя нужды; даже словъ, «по мнѣнію министерства», если мнѣ не измѣняеть память, тутъ нѣть. Въ столь категорической формъ излагается то, что полемическимъ тономъ говорили съ этой канедры Стишинскій и Гурко. Вёдь это тё же самыя слова! Что они могуть имъть свое извъстное суждение, это ихъ дъло, но въдь ихъ слова вызвали возраженія. Между тёмъ, въ правительственномъ сообщеніи, прикрытомъ волею Монарха, объявляется населенію: воть какими способами можеть быть удалена земельная нужда. Наконець, чёмъ «они» кончають,—указаніемъ населенію, перечнемъ тъхъ мъропріятій, которыя принимались во времена существованія неограниченно-самодержавнаго строя и какія принимались міры для облегченія условій крестьянства. Такъ, сообщение заканчивается: теперь предполагается то-то и то-то,--и крестьянство должно помнить, что оно можеть найти дъйствительно удовлетворение своихъ потребностей только въ сплу исключительныхъ заботь о немъ Государя Императора. Когда я, человъкъ уравновъшенный, не очень уже молодой, все же, не скрою, когда я это читаль, я впаль въ состояніе бъщенства; я пначе не могу назвать того душевнаго состоянія, которое меня охватило при чтеніп этого сообщенія. Это въ конституціонномъ государствъ министерство противополагаеть Монарху народное представительство, волю Монарха и его заботы противополагаеть воль и заботамъ всего народа въ лиць его представителей! Въдь это такое дикое непониманіе, которое дъйствительно можеть быть свойственно людямъ абсолютно невѣжественнымъ; но туть я увидѣлъ не одно невѣжество. Тѣ, кто писалъ правительственное сообщеніе, очень хорошо понимали, въ какую сторону они направили ударъ: они умѣло и ловко сдѣлали это. Вѣдь это правительственное сообщеніе придеть на мъста; они полемизировали съ Государственной Думой и полемизировали именемъ Монарха! Это абсолютно недопустимо. Они говорили: Государственная Дума, пусть она говорить, что ей угодно, а ръшение земельной нужды придеть къ вамъ, но только не отъ Государственной Думы. Это прямой призывъ къ возбужденію населенія къ ниспроверженію существующаго порядка, потому что зачъмъ же тогда существовать и Государственной Думъ? Естественно, обсуждая логическимъ путемъ, кто будетъ себя считать неудовлетвореннымъ Государственной Думой, можетъ притти къ требованію ниспроверженія существующаго порядка. Это полный составъ 129-й статьи уголовнаго уложенія, такъ часто примъняемой

правительствомъ. Я никогда ни съ этой каеедры, ни вообще въ печати и даже въ жизни не употребляль слово «провокація». Но въ данномъ случав, когда я прочель это сообщеніе, я увидвлъ, что нътъ границъ, нътъ тъхъ словъ, которыя нельзя было бы употребить по отношенію къ нашему министерству.

Ръчь г. Кузмина-Караваева была покрыта долго несмолкавшими

аплодисментами всей аудиторіи.

По предложенію того же оратора, Дума рѣшила, не ограничиваясь запросомъ, поручить аграрной комиссіи выработать текстъ контръ-сообщенія.

Прошло нъсколько дней, и 4-го іюля аграрная комиссія предложила Думъ текстъ выработаннаго ею контръ-сообщенія.

Насталь историческій, роковой день 4-го іюля.

Онъ имъль огромное значение для судебь Думы и всей страны. Онъ явился поворотнымъ пунктомъ въ дъятельности нашего перваго парламента.

Парламенть заговориль о неизбъжной необходимости обратиться

непосредственно къ народу, къ народнымъ массамъ.

Много спорили о томъ, являлся-ли такой шагь революціоннымъ или конституціоннымъ, но никто не спориль о колоссальной важности этого сообщенія, касающагося самаго больного, самаго страшнаго вопроса въ современной жизни Россіп—вопроса о землъ.

Контръ-сообщение, выработанное аграрной комиссией, было со-

ставлено въ самомъ сухомъ и дъловомъ тонъ.

Это было не то, что обычно разумьють подь словами «воззваніе», «манифесть».

Сообщение не полемизировало съ министерствомъ, оно только возстановляло факты.

Упомянувъ о пожеланіяхъ Думы по аграрному вопросу, выраженныхъ въ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь, сообщеніе говорить: «Но уже 13-го мая министры отвѣтили на это выраженіе воли народныхъ представителей отказомъ признать необходимость принудительнаго отчужденія частновладѣльческихъ земель. Государственная Дума выразила министрамъ свое недовѣріе и немедленно приступила сама къ выработкѣ новаго земельнаго закона».

Затъмъ сообщение приводить основания новаго закона, подчеркиваетъ принципъ обязательнаго отчуждения частновладъльческихъ земель и категорически заявляетъ, что отчуждению не подлежатъ

«надыльныя земли всыхы наименованій, а также и мелкія владинія».

Въ заключение сообщение говорить: «Государственная Дума наноминаеть, что по манифесту 17-го октября 1905 года никакое предположение правительства не можеть воспріять силу закона безь
одобренія Государственной Думы. Что же касается до принудительнаго отчужденія частновладѣльческихъ земель, то Государственная Дума от сего основанія новаго земельнаго закона
не отступить, отклоняя всё предложенія, съ этимь началомь не
согласованныя». Указывая, наконець, что только тщательно обдуманный и правильно составленный законъ можеть дать народу
земельное обезпеченіе, «Государственная Дума надѣется, что населеніе будеть спокойно и мирно ожидать окончанія ея работы по
изданію такого закона».

Воть вся сущность обращенія къ народу. Какъ видите, это только

первый шагь, по цёли и тону вполив мирный.

Гг. Мухановъ и Обнинскій знакомять аудиторію съ текстомъ этого обращенія. Едва они успѣли кончить, произошло необычайное и знаменательное явленіе, на первый взглядъ, впрочемъ, малозначительное. Депутаты десятками начинають покидать свои мѣста и, перегоняя другь друга, спѣшать къ каеедрѣ, чтобы записаться въ очередь. Не прошло и пяти минуть, какъ запись превысила 60 человѣкъ.

Слово предоставляется сибирскому депутату г. Николаевскому.

Онъ подводить итоги двухмъсячныхъ работь Думы.

— Ни одного человъка не удалось спасти отъ висълицы, ни одного человъка не удалось вырвать изъ тюрьмы—все по-старому. Карикатурное министерство остается у власти и даже позволило себъ надругаться надъ законодательными прерогативами Думы. Нора этому положить конецъ. Дума должна временно принять исполнительную власть въ свои руки. Народъ и половина арміи стоить въ недоумѣніи передъ спокойствіемъ Государственной Думы и только ждеть!

Г. Николаевскаго сменяеть г. Кузьминь-Караваевь.

Прослѣдите за рѣчами этого чрезвычайно уравновѣшеннаго и умѣреннаго человѣка, и вы увидите, какъ событія толкали людей влѣво—властно и неудержимо.

Г. Кузьминь-Караваевъ говорить, что шагь, на который ръшается Дума, не согласуется съ теоретическимъ конституціонализмомъ, но уже говорить о значеніи исключительной минуты, о необходимости этого шага и согласованности его съ обязатель-

ствомъ передъ населеніемъ.

— Этоть шагь необходимь для поддержки авторитета Государственной Думы. Когда насъ народь посылаль въ Думу, онъ дъйствоваль почти въ молитвенномъ настроеніи.— такь быль высокъ авторитеть Думы. Народу необходимъ авторитеть, — не авторитеть штыковъ и пулеметовъ, а нравственный авторитеть, и только авторитеть Думы теперь удерживаетъ населеніе. И въ то населеніе, гдъ еще теплится послъдняя въра, — въра въ Думу — искусныя руки вносять недовъріе!

Во имя спасенія страны оть краха, во имя поднятія авторитета Думы, г. Кузьминъ-Караваевъ рѣшилъ высказаться за обра-

щеніе къ народу оть лица Думы.

Затъмъ заговорили представители правой, которые, сознавая значение обсуждаемаго предложения, стараются его отвратить.

Первымъ говорить князь Волконскій. Онъ полагаеть, что предлагаемое обращеніе никакого успокоенія не внесеть, не можеть внести. Народъ рѣшить, что Дума съ министрами ссорится,—и больше ничего. Г. Волконскому вообще не правится «выколачиваніе одного авторитета другимъ». Онъ полагаеть, что лучше не трогать государственной власти.

— Да и толкъ-то какой? Дума напишетъ бумажку, а мини-

стры ея не допустять.

Г. Волконскій любить прикидываться простачкомъ, но отлично понимаєть, что предлагаемое обращеніе оть лица Думы народъ можеть истолковать въ томъ смыслѣ, что надо надѣяться на самого себя.

Если г. Волконскій отдёлался только недоумѣвающими вопросами и пожиманіемъ плечъ, то г. Скирмунтъ, ярый представитель польскихъ аграріевъ, забралъ глубже и заговорилъ въ рѣзкомъ, почти вызывающемъ тонѣ.

По его мивнію, иниціаторы обращенія къ народу «полнымъ ходомъ въвхали на ложный путь». Въ этомъ обращеніи онъ видить только желаніе покончить съ министерствомъ, по «нельзя убивать назойливую муху на чужой щекв». Г. Скирмунту очень дороги интересы родины, и онъ очень боптся, какъ бы ей не было панесено удара.

— Разносить министровъ—занятіе пріятное, и министерство, въроятно, уже ушло бы, если бы не слишкомъ пылкія и страстныя ръчи, которыя раздавались съ этой канедры, искуственно его не удерживали. Вы хотите разрушить послъдній призракъ власти, но лучше теперешняя власть, чемъ полное господство

анархіп.

Г. Скирмунть береть на себя смёлость заявить, что это обращеніе угодно только какой-нибудь партіи, и просить «оставить Думу въ поков».

— Обращеніе къ народу внесеть только большую смуту. — Невърно! Неправда! Довольно!—начинаеть терять териъніе лъвая.

Г. Скирмунть заходить такъ далеко, что заявляеть, что нътъ никакой надобности въ «пустыхъ» деклараціяхъ.

Здёсь уже поднимается шумъ и несутся негодующіе крики:

«Довольно!»

Г. Муромцевъ дълаеть оратору замъчаніе, и тоть береть свои слова обратно. Тогда г. Муромцевъ обращается къ аудиторіи п просить ее «сохранять уговоръ»-не мъщать ораторамъ.

Г. Скирмунть произносить несколько словь о необходимости

мира и спокойствія и покидаеть канедру.

Ръчь г. Скирмунта доставила видимое удовольствие г. Столы-

нину, одиноко возсъдавшему въ министерской ложъ.

Затемь после двухь ораторовь, ограничившихся несколькими словами, но въ общемъ высказавшихся противъ обращенія къ народу, слово предоставляется г. Петражицкому. Когда въ Думъ обсуждалась записка 42-хъ по аграрному вопросу, г. Петражицкій, какъ извъстно, довольно ръзко разошелся со своими коллегами по партіи «народной свободы» и нъсколько приблизился къ польскому коло. На этотъ разъ г. Петражицкій остался въренъ принятому направленію. Онъ-противъ обращенія къ народу, считаеть такое обращеніе шагомъ экстраординарнымь и отчаяннымъ, и думаеть, что этотъ шагь можеть оказать услугу не Думъ, а правительству.

Послъ представителей правой слово предоставляется «трудовиковъ» г. Жилкину. Онъ ставить вопросъ открыто, ясно п

просто.

— Необходимо прислушаться къ голосу народа. Дума проявила много осторожности, много мудрой осторожности, но теперь сама жизнь, сама жестокая необходимость приводить Думу на новый путь. Г. Жилкинъ съ полной откровенностью заявляеть, что обращеніе къ народу необходимо въ цёляхъ организаціи борьбы, необходимо сказать народу: воть наши требованія, ты должень насъ поддержать. Только борьба приносить реальные результаты. Ораторъ напоминаеть депутатамъ, что эта борьба, эти народныя силы привели ихъ въ парламентъ.

Г. Жилкину долго и шумно аплодирують.

Послѣ Жилкина опять геворить представитель польскаго коло, кн. Друцкой-Любецкій. Онъ, конечно, противъ обращенія къ народу. Это обращеніе вызоветь новыя жертвы, а не будь этого обращенія, териѣливый народъ еще ждалъ бы, долго бы еще ждаль...

Часовая стрълка приближается къ шести. Въ этотъ часъ Дума обычно переходить къ запросамъ, но Дума послъ нъкоторой пикировки между представителями лъвой и центра, стоявшихъ за необходимость продлить обсуждение вопроса, и графомъ Гейденомъ и Стаховичемъ, полагавшими ненужнымъ нарушать обычный порядокъ, подавляющимъ большинствомъ принимаетъ ръшение не закрывать засъдания, пока вопросъ объ обращении къ народу не будетъ ръшенъ. Дума принимаетъ предложение закрыть запись ораторовъ и ограничить ръчи 5-ю минутами. Объявляется часовой перерывъ. Во время перерыва шли совъщания отдъльныхъ парламентскихъ группъ. Между «кадетами» произошелъ расколъ, который сказался и въ дальнъйшихъ преніяхъ.

Возобновляется засъданіе. Несмотря на поздній чась, думскій заль полонь. Г. Столыпина уже пъть. Говорить длинный рядъ

ораторовъ.

Гг. Сафроновъ и Семеновъ высказываются ръщительно за необходимость обращения къ народу въ цъляхъ организаціи общественныхъ силъ и предотвращения стихійнаго взрыва.

Депутать Езерскій привътствуеть это обращеніе.

Слово предоставляется г. Ледницкому. Онъ говорить горячо, красно, съ огромнымъ подъемомъ. Во имя блага народа онъ привътствуетъ слова депутата Жилкина и привътствуетъ идею обращенія къ народу, ибо страшныя событія, назрѣвающія въ странѣ, требуютъ отъ Думы рѣшительнаго шага. Но текстъ обращенія совершенно не удовлетворяетъ оратора. Онъ находитъ его ирямо ничтожнымъ. Нужны иныя, яркія слова, нуженъ призывъ-манифестъ, обращенный къ народу.

На эти слова лѣвая половина зала отвѣтила громкими рукоиле-

сканіями.

- Г. Котляровскаго, праваго «кадета», прямо пугають эти слова г. Ледницкаго.
- Не нужно никакого манифеста. Недьзя домать тактики, а можно и должно ограничиться извъщениемъ о ходъ работъ аграрной комиссии.
- Г. Ледипцкій заявляеть, что онъ говориль только оть своего имени.

Затъмъ говоритъ г. Рамишвили отъ имени соціалъ-демократической партіи. Текстъ обращенія его, само собою, не удовлетворяєть, вирочемъ, не весь, а конецъ.

— Конецъ надо выбросить и написать, что народная революція должна исправить и искупить всѣ ошибки.

Отмътимъ далъе важнъйшие моменты прений.

Профессоръ Гредескуль замъчаеть, что значение предлагаемаго обращения нъкоторые чрезвычайно преувеличивають, а другие, напротивъ, слишкомъ уменьшаютъ, между тъмъ, это обращение просто необходимо. Никто не можетъ быть лишенъ права опровергать взведенныя на него небылицы. По существу предлагаемое обращение не выходитъ изъ конституціонныхъ предъловъ и не является актомъ антиконституціоннымъ.

Нѣсколько ораторовъ, вмѣсто общихъ разсужденій, ссылаются на полученныя ими телеграммы, рисующія грозныя картины аграрныхъ волненій. Принятіе мѣръ является необходимымъ, неизбѣжнымъ, и одною изъ этихъ мѣръ является обращеніе Думы къ народу.

Ксендзъ Сангайло противъ принятія обращенія и призываеть

Думу не сходить съ почвы законности.

Депутать Лопась заявляеть, что Дума вовсе не покидаеть законной почвы,—она просто хочеть издать разъяснение, пеобходимость котораго вызвана правительственнымъ сообщениемъ.

Депутатъ Мокруновъ находитъ форму этого разъясненія не достаточно різкой и полагаеть, что обращеніе къ народу должно быть

написано болъе простымъ языкомъ.

Г. Ярцевъ говорить о необходимости выразить порицаніе насиліямъ и погромамъ, совершаемымъ крестьянами. Нужно-ли обра-

щеніе къ народу,—г. Ярцевъ опредъленно не говорить.

Графъ Гейденъ полагаетъ, что никакого обращенія къ народу не нужпо, народъ, молъ, п безъ того освѣдомленъ о дѣятельности Думы. п такъ какъ въ пастоящее время ничего опредѣленнаго по аграрному вопросу Дума сказать не можетъ, то и обращеніе является пзлишнимъ.

Депутатъ Обнинскій стоить за необходимость обращенія, но отнодь не признаеть за нимъ «торжественнаго» значенія. Торжественный моменть еще не паступиль:

Съ г. Обницскимъ, въ общемъ, согласенъ и г. Кокошкинъ.

— Правительственное сообщение отъ 20-го іюня, при изданін котораго министерство явно злоупотребило именемъ Монарха, не можетъ быть оставлено безъ отвъта. Министерство старается втянуть Корону въ партійную борьбу. Въ своемъ сообщенін опо перешло грань, отдёляющую отвётственность политическую отвотственности уголовной. Ложное апонимное сообщеніе должно быть опровергнуто.

Такъ какъ цълый рядъ ораторовъ отказывается отъ своего слова, а иъкоторыхъ изъ записавшихся не оказывается въ залъ, къ один-

надцати часамъ общія пренія были окончены.

Ставится на баллотировку вопросъ: желаетъ-ли Дума перейти

къ обсуждению внесеннаго предложения по частямъ?

Огромнымъ большинствомъ противъ 10—15 человъкъ правой предложение это принимается, и, такимъ образомъ, Дума принципіально высказалась за необходимость обращения къ народу.

Къ детальному обсужденію текста обращенія Дума обратилась лишь въ слідующемъ засіданін, которое состоялось 6-го іюля.

За день многое измѣнилось. Слухи о роспускѣ Думы становились все упорнѣе и настойчивѣе, хотя въ Думѣ имъ плохо вѣрили. «Кадеты» рѣшили придерживаться болѣе мириаго пути, и въ этомъ паправленіи внесли поправки къ контръ-сообщенію, выработанному аграрной комиссіей.

.. «Трудовики» остались при прежнемъ взглядѣ на дѣло и защи-

щали его энергично, сильно и опредъленно.

Онп вступили съ «кадетами» въ ръшительный бой.

Важность вопроса окрынила ораторовь, и они захватили тему

глубоко и серьезно.

«Кадеты» выслали впередъ старика И. И. Петрункевича, который собрать всю силу и опыть общественнаго дъятеля и убъжденнаго, послъдовательнаго конституціопалиста. Г. Петрункевичъ выступить съ новымъ текстомъ обращенія къ народу, внесеннымъ отъ партіи «кадетовъ». Текстъ этотъ, на первый взглядъ, не очень разнится отъ текста, выработаннаго аграрной комиссіей, но въ немъ есть маленькая вставочка—добавлено, что земля должна быть отчуждена по выкупу. Кромъ того, текстъ этотъ нъсколько короче, иначе размъщаетъ отдъльныя части и усилениве подчеркиваетъ необходимость для крестьянскаго населенія върнть въ мирный порядокъ и мирно ждать. Г. Петрункевичъ предпосылаеть оглашенію текста небольшую ръчь. Онъ находитъ, что обсужденіе обращенія къ народу приняло не надлежащее паправленіе. Это обращеніе должно носить характеръ разъясненія, не

болъе того,—и напрасно газеты праваго крыла поспъшили за явить, будто Дума вступила на революціонный путь. Надо показать, что ни къ захвату власти, ни къ революціонизированію страны Дума отнюдь не стремится. Дъло обстоить просто: правительство само пригласило народъ стать посредникомъ между министерствомъ и Думой, и Думъ ничего болъе не остается, какъ объяснить населенію, что министерство вводить его въ заблужденіе. Разъясненіе, обращенное къ народу, представляется необходимымъ, и надо настоять, чтобы оно было напечатано въ «Правительственномъ Въстникъ». Въ заключеніе г. Петрункевичъ читаетъ тексть обращенія, выработанный партіей «кадетовъ».

Г. Жилкинъ, отъ имени трудовой группы, протестуетъ.

— Нельзя послѣ того, какъ Дума потратила столько времени на обсуждение текста, выработаннаго аграрной комиссіей, вносить совершенно новый тексть, цѣликомъ замѣияющій первый.

Послѣ нѣкотораго спора вопросъ улаживается: г. Петрункевичь береть назадъ свой текстъ съ тѣмъ, чтобы разбить его на части и внести въ видѣ отдѣльныхъ поправокъ. Только послѣ этого Дума переходитъ къ детальному обсужденію текста.

Баллотируется заглавіе. На первый взглядь, малозначительная вещь, но на самомь дёлё заглавіе въ данномъ случаё имбеть важное значеніе. Дума приняла такое заглавіе: «Оть Государственной Думы». Не сказано къ кому: «къ народу», «къ русскому народу» и т. д., не названо это обращеніе «воззваніемъ», «призывомъ», «манифестомъ», а просто—«Оть Государственной Думы». Нельзя не отмѣтить попутно маленькаго инцидента. Князь Волконскій просить слова по поводу заголовка.

— Вѣдь это воззваніе должно быть напечатано въ «Правительственномъ Вѣстникѣ?»—пронизируетъ г. Волконскій.—Такъ назовемъ его «правительственнымъ сообщеніемъ».

Колкость довольно грубая и плохо замаскированная.

Затёмъ Дума переходить къ первой части обращенія, какъ разъ къ той, гдё говорится о необходимости народу вёрить въ Думу и въ мирное разрёшеніе аграрнаго вопроса. Именно по этому пункту и произошли наиболёе жаркія схватки между лидерами двухъ самыхъ вліятельныхъ группъ въ Думё—г. Жилкинымъ и г. Петрункевичемъ.

Г. Жилкинъ говорить съ большимъ подъемомъ, въ сознаніи громадной отвътственности, лежащей на немъ, какъ на пародномъ

представителъ.

По глубинъ и силъ это была едва-ли не лучшая его ръчь. Онъ прежде всего ставить на разръшение важный, коренной вопросъ.

- --- Имъемъ-ли мы, господа, право обращаться къ населенію и увърять, что все въ Россіи такъ обстоить благополучно и что наша работа, какъ законодательнаго учрежденія, находится въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ, что мы сможемъ, на тёхъ основаніяхъ, которыя были указаны въ отвътномъ адресь на тропную ръчь, разработать земельный законъ и потомъ его издать, и на этомъ основаніи мы призываемъ паселеніе спокойно ожидать? Такого обращенія Государственная Дума дёлать ни въ коемъ случав не можеть (Крики: «Да, вторно!») по очень многимъ глубокимъ и серьезнымъ причинамъ. Первая причина-это та, что по своему составу Государственная Дума, къ крайнему сожалънію, не представляеть собою народныхъ избранциковъ въ полномъ смысль этого слова. Мы знаемь, что, благодаря уродливому избирательному закону, выборы въ Думу производились такъ, что населеніе не могло представить тіхь кандидатовь, которыхь оно желало, въ особенности же крестьяне и рабочіе. Во-вторыхъ, чрезвычайно важно, — сама Государственная Дума, съ самыхъ первыхъ дней ея засъданій, заявила, что никакой правильной, нормальной работы не можеть быть, пока существуеть безотвътственное министерство и Государственный Совъть, наполовину составленный изъ представителей бюрократіи и наполовину изъ выборныхъ отъ привидегированныхъ слоевъ населенія. Съ этими работниками и ихъ помощниками Государственная Дума ничего сдълать не можеть. Это Государственная Дума сказала раньше, не можеть этого скрывать и теперь. Въ этомъ смыслъ министерство стойко и выдержанно продолжаеть увърять какъ Думу, такъ и населеніе, что, дъйствительно, министры и Государственный Совътъ намъ не будуть помогать въ важныхъ законодательныхъ начертаніяхъ. Вы помните знаменательный день 13-го мая, когда предсъдатель совъта министровъ съ этой трибуны сказалъ и тщательно подчеркнулъ фразу, что никакое отчуждение частновладъльческихъ земель безусловно допущено не будетъ. Вотъ помощники, съ которыми, въ силу прежнихъ условій жизни, намъ приходится создавать тоть законь, который мы призываемъ населеніе мирно и спокойно ждать. Мы знаемь, что и Государственный Совъть намь также не поможеть.
  - Г. Жилкинъ продолжаеть:
- При такихъ условіяхъ предлагать населенію, чтобы оно мирно и спокойно ожидало, пока, на основаніи установленныхъ Думой

въ отвътномъ адресъ принциповъ, Дума выработаетъ законопроектъ, — съ нашей точки зрѣнія, невозможно. Мы не можемъ надъяться на это и увърять население въ томъ, чтобы оно мирно и спокойно ждало. Всв мы мирные люди, Государственная Думамирное законодательное учреждение. Мы пришли сюда для мирной работы. Но не наша вина, если создались такія условія въ русской жизни, что Государственной Думѣ въ мириыхъ, спокойныхъ рамкахъ нътъ возможности работать, а населенію спокойно ждать. Доказательствомъ невозможности такой мирной работы является п этотъ проекть обращенія къ народу. Всѣ самые мирные депутаты изъ партіи «народной свободы», говорять, что если бы у насъ была дъйствительная конституція, если бы правительство не нарушало нашихъ правъ, намъ не было бы нужды обращаться народу, и что это обращение съ конституціонной точки зрвнія неправильно. Совершенно върно. И все же мы выступаемъ на этоть решительный путь, на который нась вынуждають итти. Здёсь указывалось, что само правительство выступило на путь революціонный, издавъ свое сообщеніе. Но я скажу, что это правительственное сообщение только маленький шагь на революціонномъ пути. Правительство уже давно выступило на путь революціонный — десятки літь тому назадь, когда оно твердо устанавливало систему подавленія народа, когда твердо насаждало самовластіе, подавляя всякое освободительное движеніе, не допуская свободы слова, собраній, покровительствуя эксплоататорамъ и подавляя эксплоатируемыхъ, подавляя все русское населеніе, крестьянство, рабочихъ, интеллигенцію. Теперь, если мы видимъ, что правительство хочеть твердо отстанвать свои позиціи самовластія, и если, въ то же время, намъ ясно и несомивнно, что народъ прозрвиъ и не можетъ болве жить въ рамкахъ старой жизни, -- разъ мы все это видимъ, то намъ нечего призывать народъ къ мпру и спокойствію. Мы не можемъ обманывать себя, что можеть наступить время, когда наверху будуть кроткіе агицы, а внизу будуть мирно и спокойно ждать, мы же тъмъ временемъ будемъ работать, издадимъ аграрный законъ, законъ этоть будеть утверждень, и все успокоптся. Разь этихъ пллюзій нъть, и мы выступаемъ какъ первый передовой отрядъ борющейся всенародной армін, то намъ ничего не остается, какъ обратиться къ народу и сказать: мы не забыли, что мы народные представители, и обращаемся прежде всего къ народу: смотри, народъ, дъло всенароднаго освобожденія въ опасности, смотри, —мы уже теряемъ последнюю веру, последнія силы, и не можемь мы младенчески

искать благородства тамъ, гдъ его не было, гдъ строять планы о военной диктатурь, оть тыхь, кто всяческими жестокостями старается отстоять свою власть. Надо призывать народь къ организованной борьбъ, не къ той борьбъ, на какую вызываеть его преступное правительство, -- къ борьбъ путемъ погромовъ, пожаровъ и т. п., а къ борьбъ сознательной, широко организованной. Люди, выходящіе изъ центра Государственной Думы, говорять, что революцію разжигають всё мёропріятія правительства. Совершенно върно. Но я добавлю: не только мъропріятія правительства, но н всв необычайно жестокія условія русской жизни разжигають революціонное движеніе. Это движеніе есть и будеть, и намъ не остановить стихійнаго размаха революцін. Наша задача не въ томъ, чтобы обращаться къ народу съ призывомъ къ миру и успокоенію, потому что наше слово туть будеть безрезультатнымъ, оно будеть щенкой, которую отбросить въ сторону несущійся потокъ. Ніть, намъ необходимо лишь указать, чтобы народъ не выступаль на путь пугачевщины, чтобы онъ не поддавался провокаціи агептовъ правительственной власти. Если онъ двинется по пути неорганизованному, то тогда одна деревня пойдеть противъ другой, сильный противъ слабаго, бъдный противъ богатаго, и будеть ужасающая анархія, пойдеть всенародное разложеніе страны. Мы же должны сказать: разъ революція неизбъжна, разъ борьба неизбъжна, разъ старая власть не уступаеть своихъ позицій, разъ мы высланы передовымъ отрядомъ и народъ выдвинуль насъ на первый плапъ, то мы должны указать народу на организованную борьбу. Зачёмъ такъ пугаться слова «борьба»? Многіе продолжають считать, что революція это есть вооруженное возстаніе, бунтовщическое движеніе. Позвольте еще разъ сказать, что вооруженное возстание есть крайняя міра, къ которой всякая революція прибінаеть. Революція у насъ была и есть. Она начиналась мирными, сравнительно, дѣйствіями, и потому она захватывала непоб'єдимой волной элементы, которые до тъхъ поръ относились къ освободительной борьбъ безразлично. Припомните повсемъстную организацію такъ-называемыхъ нелегальныхъ союзовъ, всероссійскія забастовки и т. д. Миф здъсь говорять, что я напрасно указываю на 17-е октября, что оно достигнуто не революціей, а мирнымъ путемъ. Но какъ разъ этотъ первый завоеванный шагь на освободительномъ пути достигнутъ прежде всего грандіозной всеобщей забастовкой. Разві это спокойствіе и миръ? Путь организаціи союзовъ, забастовки, протесты, требованія-все это путь мирный и въ то же время революціонный. Мирный, если сравнить его съ вооруженнымъ возстаніемъ. До 17-го октября было великое неспокойствие въ странъ, было великое негодование въ значительной части населения. П это двинуло па борьбу стройныя массы населенія. Результатомъ явилось завоеваніе 17-го октября. Точно такъ же и теперь, наша главная падежда на великое, святое неспокойствіе народа, на великое народное негодованіе, которое въ концѣ концовъ испепелить старое черное зло и водворить новый законъ и порядокъ. Пусть не разростается народное возстаніе, пусть на этоть путь народь вступить только тогда, когда увидить самъ, что другихъ средствъ нътъ. Но организоваться народу для борьбы въ широкомъ всенародномъ смыслъ, для достиженія успокоенія въ странь-пеобходимо. Поэтому, вижсто двусмысленнаго и опаснаго призыва къ спокойствію и миру, я предлагаю отъ имени трудовой группы поправку въ такомъ смысль: «Государственная Дума выражаеть увъренность, что населеніе съ прежнимъ довъріемъ будеть относиться къ ея работамъ и обезпечить ей своей мощной, организованной поддержкой полную возможность провести начинанія Государственной Думы въ жизнь». Подчеркиваю еще разъ, что только въ связи съ народною мощью Дума можеть сдёлать дальнёйшіе шаги на освободительномъ пути; только съ этой мощною народной поддержкой можно завоевать настоящее народное представительство.

Ръчь г. Жилкина произвела впечатлъніе. Г. Петрункевичь понять ея значеніе и выступить съ сильной, продуманной річью. При этомъ нельзя не отмътить, что г. Петрункевичъ позволилъ себъ неправильно изложить нъкоторыя мысли своего противника. Но это было не искажение чужихъ словъ, а неправильное освъщеніе, подъ вліяніемъ субъективнаго впечатлінія. Г. Петрункевичь заявляеть, что онъ съ великимъ неудовольствіемъ услыхаль отъ г. Жилкина, что Дума является неправоспособной, и мы являемся

фальшивыми народными представителями.

- Съ этимъ я не согласенъ. Если пасъ и не весь народъ выбираль, то народь нась призналь.

Последнія слова, несомнённо, очень удачныя и сильныя, вызвали взрывъ аплодисментовъ. Аплодируетъ и часть «трудовиковъ».

— Мы избранники народа, мы пришли для борьбы и въ борьбъ почерпнемъ свои силы; мы сказали, что безъ земли и воли не возвратимся.

— Это значить: мы должны употребить всю нашу энергію, всь наши силы, чтобы добыть права для народа. Пока мы остаемся

здёсь, мы представляемъ собою единственную дёйствительную организацію народа. Я полагаю, что мы должны сохранить ее. Если мы станемъ на тоть путь, на который насъ здёсь приглашають, то мы совершенно отклонимся оть той роли, которая выпала на нашу долю. Предшествующій ораторъ говориль, что есть другіе пути. Я позволю себъ спросить: какіе же это пути? Пути захвата правъ? Но развъ земельный вопросъ, вопросъ многовъковой, можетъ быть ръшенъ путемъ захвата? Развъ тъмъ путемъ, что народъ сожжеть. цълыя деревни, цълые уъзды, онъ улучшить свое положение?-Нътъ. Упрочить онъ свое право?—Нътъ. Только законодательнымъ путемъ, только черезъ Государственную Думу можетъ быть ръшенъ этотъ вопросъ. Мы призываемъ къ спокойствію, но не къ мертвому успокоенію. Мы не предлагаемъ уснуть, —мы этого не говоримъ. . Мы говоримъ только, что путь захвата безполезенъ и вреденъ. Намъ говорять объ организаціи народа, но я не знаю такого способа организаціи. Если говорить о броженіи, то надо помнить, что оно можеть принять ужасающую форму, и рисковать судьбой народа, вызвавъ такое броженіе, — невозможно. Я думаю, что не въ интересахъ какой-либо партін, чтобы народъ безплодно погибалъ и растрачиваль свои средства. Моменть для организаціи народной борьбы еще не наступиль. Можеть-быть, правительство и доведеть до этого народъ, заставивъ его убъдиться, что легальнымъ путемъ нельзя добиться ничего; тогда намъ придется заговорить инымъ языкомъ, тогда уже не придется говорить о нашей неприкосновенности, тогда намъ придется бороться съ властью не съ этой жаөедры, а въ другомъ мъстъ. Но я думаю, что такой моменть еще не наступиль. Повторяю, можеть-быть, гг. министры очень скоро приведуть Россію къ такому положенію, но во всякомъ случат не Дума должна привести ее въ нему. Дума должна до последней минуты держать знамя легальности, борьбы за право не кулакомъ, не штыками и пулеметами, а во имя правъ и посредствомъ правъ. Мы не можемъ обмануть довърія народа. До послъдней степени мы должны держаться законнаго пути, но призывать народъ къ броженію и борьбъ въ настоящее время, когда мы пользуемся правомъ неприкосновенности, а народъ стоитъ передъ пушками и пулеметами, немыслимо.

«Кадетскій» центръ устранваеть г. Петрункевичу овацію. Казалось, что человѣкъ, что называется, спасъ положеніе. Послѣ рѣчи г. Петрункевича уже не было сомнѣнія, какимъ путемъ пойдеть большинство Думы при обсужденіи текста обращенія. Тѣмъ не менѣе, «трудовики» не теряютъ надежды. Слово предоставляется г. Съдельникову. Онъ прежде всего считаетъ нужнымъ исправить неточности, допущенныя г. Петрунке-

вичемъ при изложении ръчи г. Жилкина.

— Г. Жилкинъ не говорилъ, что мы фальшивые представители. Онъ только заявилъ, что мы представители неполноправные. Намъ на это отвъчають, что народь насъ призналь. Да, потому, что признать больше было некого, потому что деваться ему было некуда, но онъ призналъ не безусловно, а во имя тъхъ великихъ надеждъ, которыя народъ возлагаеть на Думу. Эти падежды начинають рушиться, такъ какъ со дня созыва Думы зло не только не уменьшилось, но, напротивъ, увеличилось, и это лучшій показатель нашего безсилія. Мы все говоримь, и народь начинаеть понимать, что нужно что-нибудь другое, кромъ словъ. Жизнь ломаетъ юридическія рамки, и когда она возьметь свое, -- рамки угодливо приспособятся къ жизни. Слова г. Жилкина были поняты неправильно. Онъ какъ разъ говорилъ противъ пугачевщины и противъ кулака. Мы тоже стоимъ на почвъ права, но не писанаго, а народнаго, и знаемъ, что безъ поддержки народа мы ничего не достигнемъ. Мы должны разъяснить народу истинное положение дъла.

Послѣ г. Сѣдельникова слово предоставляется гр. Гейдену. На этоть разъ графа покидаеть обычная корректность. Сейчась только депутать Съдельниковъ напомниль собрацію, что г. Жилкинъ ни слова не говориль о фальшивыхъ избранникахъ, но графъ Гейденъ повторяеть, что, по мивнію г. Жилкина, члены Думы двйствують на основаніи фальшивой довъренности. Графъ Гейденъ находить, что лъвая сторона, въ лицъ «уважаемаго товарища Жилкина, хватила черезъ край». Ръчь «товарища» Жилкина напомнила графу что-то знакомое. Теперь онъ вспомниль. Все, что говориль г. Жилкинъ, напечатано въ соціалъ-демократическомъ журналъ, слово въ слово. Это вызываеть смъхъ на крайней правой, но графъ Гейдень такъ и не подтвердилъ и не доказалъ своего заявленія. Онъ находить, что лівые не раскрывають своихь карть. Они хотять итти рука объруку съболъе спокойными элементами, поскольку это для нихъ полезно, а дойдя до извъстнаго предъла, они раскланяются п скажуть: а теперь вы намъ не нужны. Графъ Гейденъ требуетъ, чтобы карты были раскрыты:

Затёмъ снова говорить рядь ораторовъ слёва. Депутатъ Михайличенко, на основаніи наблюденій, сдёланныхъ во время послёдней ноёздки на родину, говорить, что народъ ждетъ обращенія къ нему Думы. Народъ спрашиваеть: какъ ему быть, что ему дёлать? Таков обращеніе, несомийнно, внесетъ только успокоеніе. Ораторъ

ссылается на извъстное обращение къ рабочимъ, подписанное 14-ю депутатами. Это воззвание внесло успокоение, способствовало организации и спасло много безплодныхъ жертвъ. Г. Михайличенко говоритъ такія простыя, но, въ сущности, страшныя слова. Простой народъ,—онъ ъсть хочетъ, а хлъба у него нътъ. Онъ знаетъ, что у кого хлъбъ и власть, тотъ какъ разъ не работаетъ. Смутился народъ,—продолжаетъ ораторъ,—а наши крокодилы на каждый печатный листъ съ въстью о Думъ разъваютъ пасть. Дума—маякъ для народа, она не должна бояться парода.

Михайличенко поддерживаетъ г. Рыжковъ.

— И мы хотимъ заглушить пожаръ, и мы боимся, что въ гнѣвѣ народъ смететъ все свое достояніе.

Ораторъ отвъчаеть графу Гейдену и выражаеть изумление по поводу его приема, допустимаго развъ въ послъдней стадии предвыборной борьбы партий, но не въ парламентъ. Онь очень радъ, что графъ Гейденъ прочелъ соціалъ-демократическую брошюру, но долженъ заявить, что трудовая группа вырабатываеть свои ръшенія самостоятельно и независимо отъ тъхъ или иныхъ теоретиковъ соціалъ-демократіи. Въ заключеніе г. Рыжковъ приводить очень дъльное замъчаніе, указывая на то, что языкъ выработаннаго обращенія мало доступенъ для простого народа.

Г. Рыжкова смѣняеть г. Рамишвили. Онь говорить долго, чрезвычайно долго, и совершенно выходить изъ рамокъ обсуждаемаго вопроса. Всѣ разсужденія сводятся къ тому, что Государственная Дума только промежуточное звено, а не окончательное завершеніе

революціи.

Затъмъ слово предоставляется г. Жилкину. На выпады графа Гейдена онъ не отвъчаеть, а просто возстанавливаеть точный текстъ искаженныхъ фразъ своей ръчи.

— Если народъ будетъ только ждать, онъ пичего не получитъ. Надо говорить ему: не спи, но и не увлекайся провокаціей, не иди на путь пугачевщины, организуйся, собирай свои силы.

Нѣсколько рѣзкихъ замѣчаній пришлось выслушать гг. «каде-

тамъ» отъ архангельскаго депутата г. Галецкаго.

— Вы, господа, въдь не върите въ свои силы. Вы всегда апеллируете къ народу и пугаете пародомъ, а сами его бонтесь. Вы напоминаете того храбраго человъка, который всегда посилъ съ собою револьверъ, по никогда его не заряжалъ: носилъ для того, чтобы другихъ пугать, а не заряжалъ, такъ какъ боялся выстръла.

Ораторъ образно опредъляеть различіе между «кадетами» и «трудовиками» въ ихъ отношеніяхъ къ переживаемому историческому

моменту. Первые говорять: «въроятно, можеть-быть», а вторые: «несомнънно».

Дума, наконець, переходить къ баллотировкѣ первой части предложенія. Какъ и слѣдовало ожидать, «кадеты» въ союзѣ съ правой одержали побѣду: поправка г. Петрункевича принята, поправка г. Жилкина—провалилась. Дума, объявивъ засѣданіе безпрерывнымъ до окончательной выработки обращенія къ народу, переходить къ обсужденію дальнѣйшихъ его частей. Въ обращеніи имѣется, какъ извѣстно, пункть, въ которомъ упоминается о конфликтѣ Думы съ министерствомъ. Слова проситъ г. Стаховичъ. Онъ полагаеть, что эту часть нужно выбросить. Она имѣетъ второстепенное значеніе, ибо, дескать, народъ вовсе не интересуеть ссора съ министерствомъ и взаимные споры между Думой и министрами. Г. Стаховичъ самымъ серьезнымъ образомъ и даже въ патетическомъ тонѣ призываетъ Думу «стать выше личныхъ счетовъ». По его мнѣнію, не надо вовсе обращенія. Это шагъ революціонный. Думу могутъ разогнать, и это будетъ ужасно.

Въ срединъ ръчи г. Стаховича вся лъвая покидаетъ залу.

Г. Петрункевичь энергично протестуеть противь ламентацій г. Стаховича.

— Если считаться съ тёмь, распустять или не распустять Думу, тогда работать совсёмь нельзя. Надо такъ ставить вопрось: слёдуеть или не слёдуеть предпринимать извёстную мёру, и только этимъ руководствоваться. Не упоминать въ обращении къ народу о министрахъ немыслимо. Вёдь этоть документь является плодомъ «нападенія» ихъ на Думу.

Ораторъ напоминаеть аудиторіи о томъ величайшемъ позоръ,

который готовять министры Россіи.

— Уже пдеть совъщаніе между Австріей и Германіей, и русскія поля могуть быть заняты иноземными солдатами. Россія можеть пасть ниже Турціи. Пока эти люди у власти, насъ ждеть колоссальная опасность и величайшій позоръ.

При этихъ словахъ заль задрожаль оть аплодисментовь оть

края и до края. Въ это время часть лѣвой возвращается.

Депутать Ишерскій оть имени соціаль-демократической фракціи заявляеть, что такъ какъ предцоложенный тексть обращенія къ народу не обличаеть насильниковъ, то фракція голосуеть противъ него, и предупреждаеть, что фракція обратится къ народу съ самостоятельнымъ воззваніемъ.

Аудиторія холодно принимаєть это заявленіе. Баллотируєтся рядь поправокь. Г. Петрункевичь отказался оть самой существен-

ной поправки—оть внесенія словь «за справедливое вознагражденіе», мотивируя свой отказь тімь, что аграрная комиссія еще не рішила этого вопроса, а въ отвітномь адресі на тронную річь этихь словь ніть. «Кадеты» пошли за г. Петрункевичемь, и, несмотря на протесть правой, поправка отвергается. Отвергается также поправка, внесенная польскимь коло.

Уже первый часъ ночи на исходъ. Въ это время г. Ефремовъ, такъ сказать, подъ шумокъ, предлагаетъ довольно громоздкую поправку, выражающую осуждение аграрнымъ безпорядкамъ, говорящую о необходимости не прибъгать къ насиліямъ, уважать право и т. д. Поправка эта отвергается центромъ въ соединеніи съ лъвой противъ правой. Надо замътить, что у Думы имълся въ виду спеціальный докладъ по поводу погромовъ помъщичьихъ усадебъ. Этотъ докладъ былъ уже отпечатанъ и розданъ членамъ Думы.

Послѣ принятія всего обращенія къ пароду во второмъ чтеніи, объявляется перерывъ на четверть часа для того, чтобы придать обращенію окончательную редакцію.

Второй часъ ночи на исходъ... Дума переходить къ третьему

чтенію.

Скоро три часа ночи. Голосуется предложеніе цёликомъ. Результать баллотировки изумительный. Трудовая группа и польское

коло заявили отказъ участвовать въ баллотировкъ.

Всёхъ членовъ Думы оказалось налицо 278. Изъ нихъ воздержались отъ голосованія 101 человёкъ—члены трудовой группы. Участвовало въ голосованіи 177 человёкъ, изъ которыхъ 124 высказались за принятіе обращенія, а 53 противъ. За принятіе высказались «кадеты» и нёсколько правыхъ. Гг. Стаховичъ, гр. Гейденъ и другіе «октябристы» голосовали вмёстё съ гг. Рамишвили, Михайличенко и другими соціалъ-демократами, которые стояли противъ принятія предложенія. Это была изумительная картина. Такимъ образомъ, предложеніе принято.

Въ заключение г. Петрункевичъ внесъ предложение переслать обращение министру внутреннихъ дъль для напечатания въ «Пра-

вительственномъ Въстникъ».

Предложение ставится на байлотировку.

На этоть разь число воздержавшихся оказалось еще болье значительнымъ. Въ голосовании участвовало только 129 человъкъ, которые подали голосъ за напечатаніе.

Баллотировка была признана недъйствительной.

Такимъ образомъ, получилось нѣчто на первый разъ непонятное: при баллотировкѣ самого обращенія къ народу за него было по-

дано 124 голоса, и оно оказалось принятымъ, а при баллотировкъ предложенія о напечатаніи этого обращенія за него было подапо 129 голосовъ, т.-е. на 5 голосовъ больше, и оно оказалось непринятымъ. Но это объясняется тъмъ, что въ первомъ случав число лицъ, участвовавшихъ въ баллотировкъ, превышало minimum, необходимый для законнаго состава Думы (1/3), и во второмъ случаъ при увеличеніи количества воздержившихся число баллотирующихъ упало ниже этого minimum'а. По этому поводу возникъ споръ.

Г. Муромцевъ указаль, что въ старыхъ парламентахъ существуетъ правило, въ силу котораго голоса воздержавшихся причисляются къ вотирующимъ «за», но такъ какъ наказъ Думы этого правила еще не установиль, приходится считать только

тъхъ, кто высказался за или противъ.

Во всякомъ случав, результать баллотировки оказался на столько искусственнымъ и неожиданнымъ, настолько подрывающимъ авторитетность принятаго Думой ръшенія, что произвель прямо гнетущее впечатлъніе.

Онъ не удовлетвориль никого-ни «трудовиковъ», ни правыхъ,

ни «кадетовъ». Дета борова на верейно водина водина

На другой день къ этому вопросу уже не возвращались, а на третій Дума была распущена.

## XVIII.

## Вмѣсто заключенія.

Нить думской жизни оборвалась внезапно... Думу похоронили, и надъ свъжей могилой поднялся черный столбъ нареканій и обвиненій.

Время и исторія разберутся въ этихъ обвиненіяхъ.

Но среди нихъ есть одно, особенно распространенное.

Оно формулируется въ немногихъ словахъ.

— Дума ничего не дълала. Она была неработоспособна.

Да послужать предыдущія главы поспльнымь отвѣтомь на этоть тяжкій, грубый укорь.

Эти главы, конечно, не могли охватить жизни Думы во всей

ея полнотъ.

Онъ говорять о Думь, какь о цъломь, о работь ся общихъ собраній, объ ихъ органической работь.

Но, кромъ органической работы, была и организаторская, ко-

торая также потребовала немало труда и времени.

Надо было устроиться въ этомъ повомъ бѣломъ домѣ, надо было выработать внѣшнія нормы и порядокъ работъ, надо было создать наказъ.

Въдь до Думы пичего не было сдълано, пичего не было приготовлено, въдь все падо было создавать вновь, въ новой совершенно непривычной обстановкъ.

Взять хотя бы наказъ—на первый взглядъ второстепенная, формальная работа, но та же Дума, несмотря на свое короткое существованіе, усивла показать, что наказъ для правильной двятельности парламента имбетъ важное и существенное значеніе.

И тѣ части наказа, которыя Дума усивла принять, составленныя умно, цѣлесообразно и умѣло, при большомъ вниманіи къ огражденію интересовъ меньшинства, противъ посягательствъ парламентскаго большинства, могли конкурировать съ наиболѣе совершенными регламентами европейскихъ нарламентовъ. Въ этомъ отношеніи первой Думѣ даже особенно посчастливилось: въ е́я рядахъ были такіе превосходные знатоки нарламентской техники, какъ М. Ковалевскій, Острогорскій, Іоллосъ, Кокошкинъ и самъ предсѣдатель г. Муромцевъ. Этотъ наказъ сразу ввелъ работу Думы въ нарламентскія рамки и даль возможность съэкономить массу времени.

Кромѣ работы общихъ собраній, въ дни и часы перерывовъ между этими собраніями шла папряженная усплепная дѣятель-

ность нарламентскихъ комиссій.

Въ послъднее время было организовано уже 15 комиссій, н

онъ несли на своихъ плечахъ прямо колоссальный трудъ.

Въ 7—8 часовъ вечера кончались запятія въ общихъ собрапіяхъ, а уже въ 9 пачиналась работа въ комиссіяхъ. Депутаты даже разселились неподалеку отъ Думы, чтобы не тратить времени на переходы или переъзды. Многіе и послъ закрытія общихъ собраній не покидали Думы, въ ней и завтракали, и объдали и, войдя утромъ въ Таврическій дворецъ, покидали его только ночью, часто даже послъ полуночи.

И въ будии, и въ праздники до поздней ночи горълъ огнями старый Таврическій дворецъ, который нѣкогда зналъ ночные огни только во время роскошныхъ баловъ и потѣхъ.

Для засѣданій комиссій никогда не запимали общаго зала—онъ считался какъ бы неприкосновеннымъ въ часы, когда не было общихъ собраній; въ эти часы бѣлый, высокій залъ, словно дремаль въ полутьмѣ, объятый истомой послѣ дня тяжелой работы.

Но зато оживали боковыя залы, и вся длинная амфилада комнать въ нижнемъ и верхнемъ этажѣ зданія.

Здёсь и тамъ за длинными столами шла пепоказная, мирная, созидательная работа на пользу и благо родины, которой эти

люди старались служить усердно и искренно.

Вѣдь помимо законопроектовъ, принятыхъ въ первомъ чтенін, быль уже разработанъ рядъ законопроектовъ, къ обсужденію которыхъ Дума не успѣла приступить—о свободѣ печати, о свободѣ союзовъ, реорганизаціи суда, о пачальномъ образованіи и т. д.

А сверхъ всей этой работы, въ общихъ собраніяхъ и комиссіяхъ, шли занятія въ партійныхъ организаціяхъ, комитетахъ, группахъ и собраніяхъ.

Положительно изумляться приходится, какъ у людей хватало

силь для такой тяжелой, напряженной работы.

Только высокій подъемъ, только лихорадочное напряженіе давало силы этимъ людямъ. Только горячее желаніе послужить родинт и солидарность отдёльныхъ парламентскихъ группъ помогли сдёлать такъ много въ такое короткое время.

Необходимость работы органической, созидательной, творческой, ясно и неотступпо стояла передъ Думой, особенно въ послёднюю.

половину ея дъятельности.

Случилось такъ, что какъ разъ послѣднее засѣданіе передъ роспускомъ Дума посвятила, такъ сказать, ликвидаціи старыхъ счетовъ: покончила съ Бѣлостокомъ, съ грудой запросовъ, съ отвѣтами г. Макарова. Дума старалась всѣми силами перебраться черезъ кровавые вороха, которые событія наваливали на ея пути, и выбраться на торную дорогу законодательнаго творчества.

П когда широкая дорога мелькиула внереди, Думу распустили. Пусть въ чемъ угодно обвиняють Думу, но только не въ томъ, что она не хотъла работать на благо истерзанной страны, что она «ничего не дълала». Нельзя бросить упрека болъе грубаго и несправедливато...

Первую Думу похоронили... Но, когда исторія поставить нады ней свой памятникъ, она начертаеть на надгробномъ камив без-

смертныя слова великаго поэта:

... Не пропаль ихъ скорбный трудъ И думъ высокое стремленіе!..



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Cmp;                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| Оть автора                                                        |
| І. Государственная Дума въ день открытія                          |
| II. Амнистін, амнистін!                                           |
| XII. Отвътъ Государственной Думы на тронную ръчь 24               |
| IV. Отказъ въ пріемѣ депутацін                                    |
| V. Первые шаги на поприщъ практической законодательной            |
| работы.—Законопроектъ о неприкосновенности личности. 49           |
| VI. Историческій день 13-го мая. Отвѣтъ министерства. Требо-      |
| °ваніе отставки                                                   |
| VII. Отголоски "исторической" субботы. Предложеніе министра       |
| народнаго просвъщенія                                             |
| Жин. Аграрный вопросъ                                             |
| IX. Смертная казнь                                                |
| Х. Законопроектъ о гражданскомъ равноправіи                       |
| XI. Вопросъ о погромахъ. Выступленіе министерства. Бѣлостокъ. 149 |
| XII. Законопроектъ о свободѣ собраній. Выступленіе соціалъ-       |
| демократической фракцін                                           |
| XIII. Вопросъ о казачествъ                                        |
| XIV. Неприкосновенность депутатовъ                                |
| XV. Помощь голодающимъ. Конституціонный первенецъ 222             |
| XVI. Запросы. Отвѣты министровъ                                   |
| XVII. Послѣдніе дии существованія Думы. Правительственное         |
| сообщение по аграрному вопросу. Отвътъ Думы                       |
| XVIII. Вмѣсто заключенія                                          |
|                                                                   |







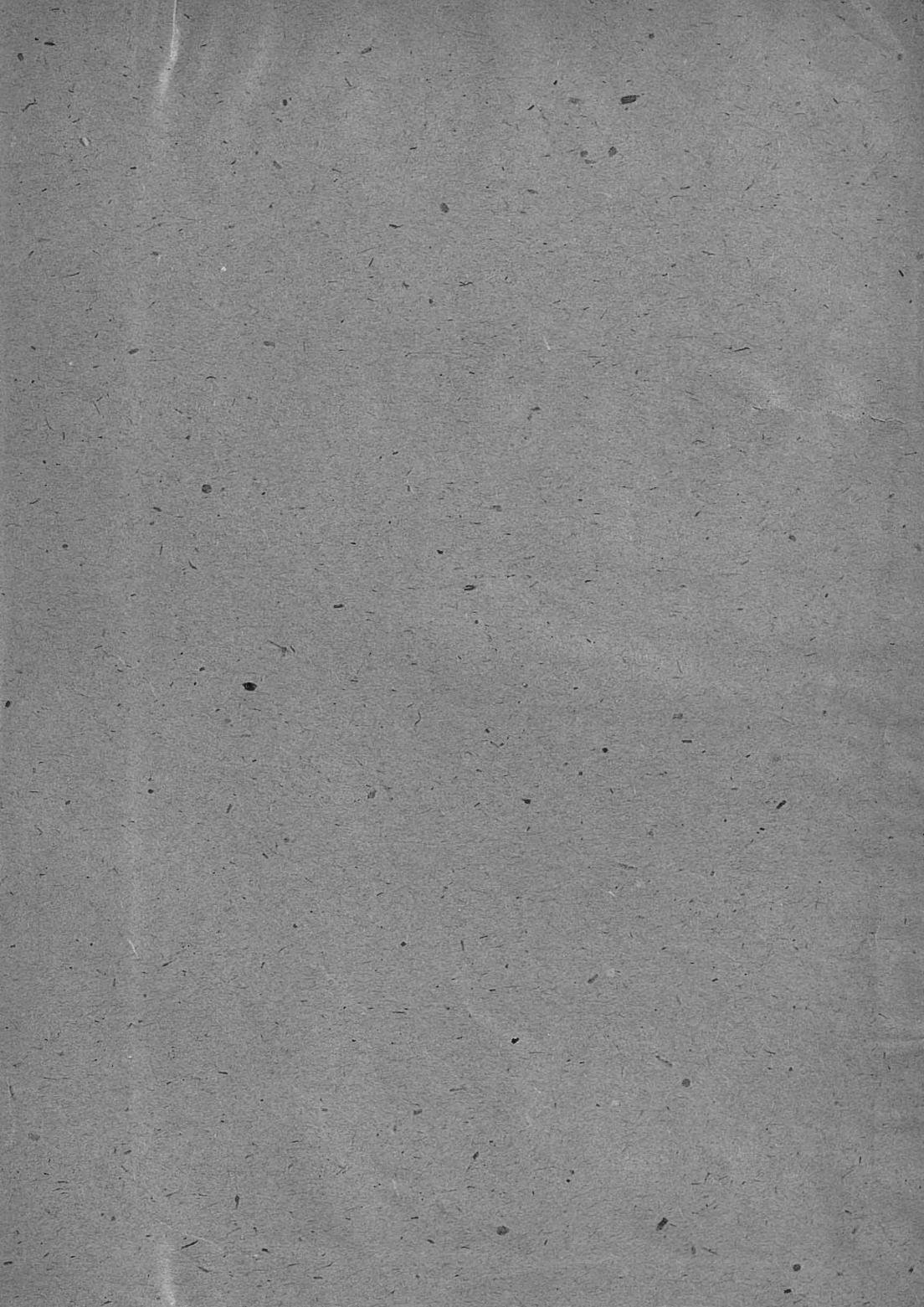



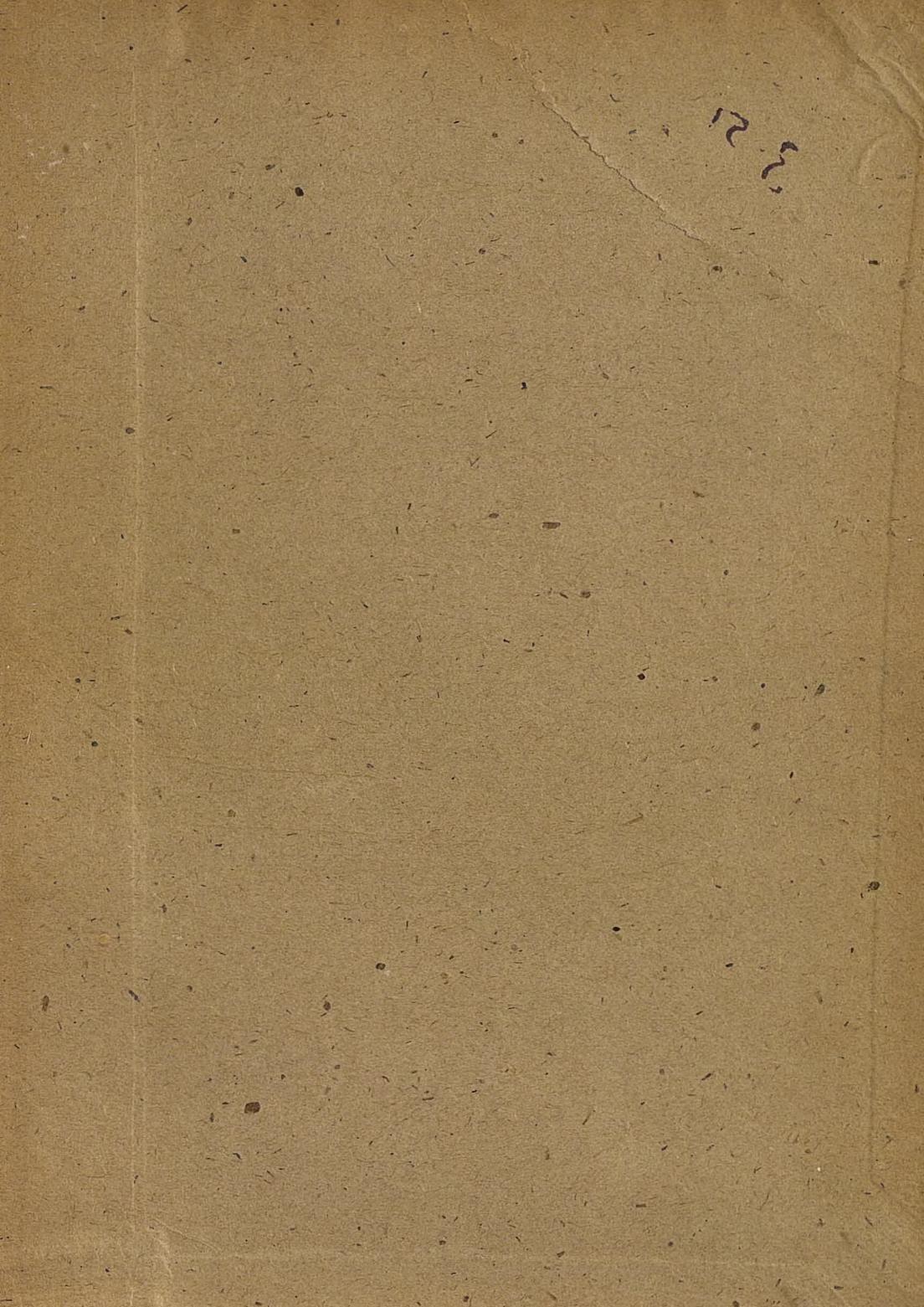

